

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

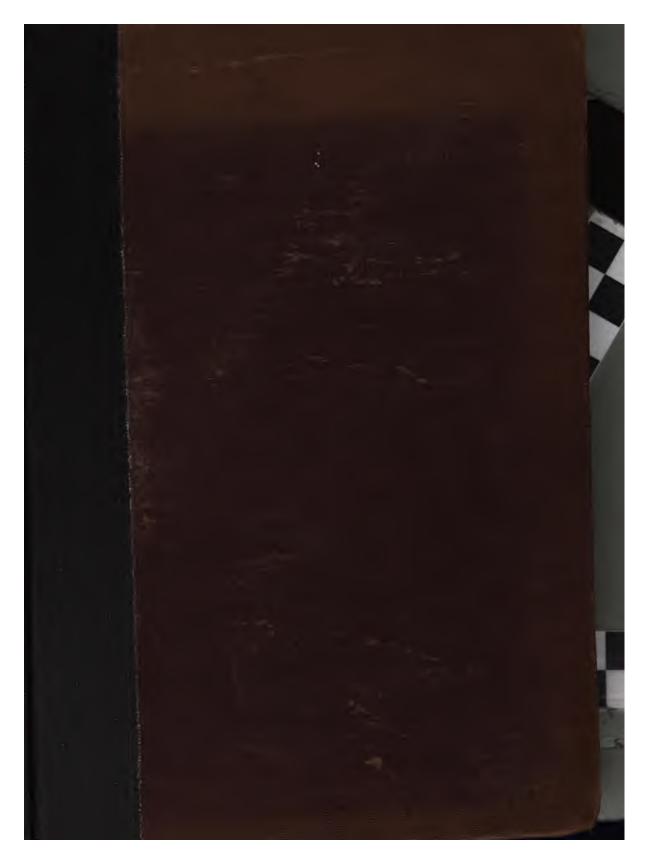

moe 14 205/2h.

7









ldy 100. A- 13

song lumpy "

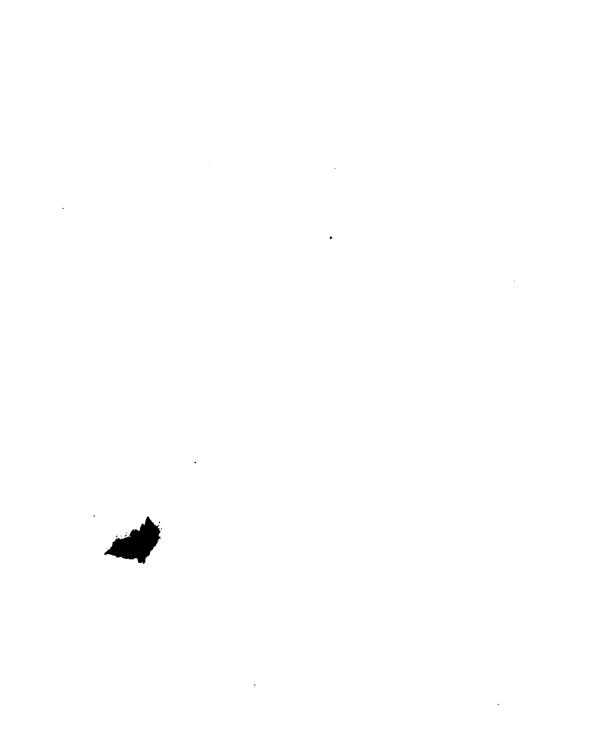

## УЗОРОЧНАЯ ПЕСТРЯДЬ

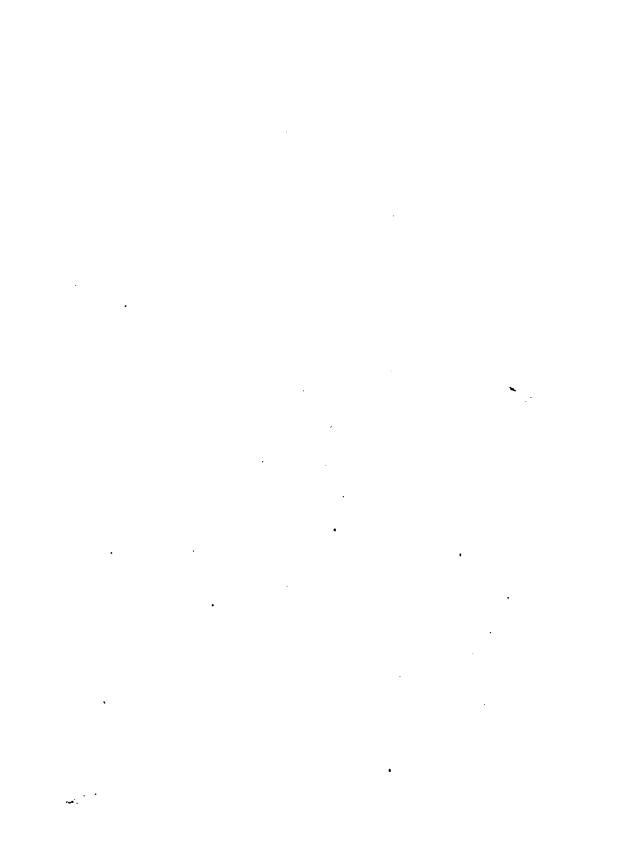

EXPERIMENT

## СЕРГЪЙ АТАВА (С. Н. ТЕРПИГОРЕВЪ)

# УЗОРОЧНАЯ ПЕСТРЯДЬ

"Узорочная пестрядь, или пестрядинное узорочье, составляетъ предметъ производства хлѣбородной полосы Россіи, гдѣ разводятся также и волокнистыя растенія. Лестрядь производится домашнимъ способомъ на неприхотливыхъ станкахъ, и не получаетъ настоящей отдѣлки, отчего видъ и свойство ея грубоваты, но въ носкѣ она имѣетъ достоинства. Дѣна ея еще не опредѣлиласъ".

"Экономич. Въстникъ"-о производительныхъ силахъ Россіи.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостинный дворъ, № 151.

МОСКВА, Мясницкая, магазинъ Наумова.

1883

PARANCE







## Первыя впечатлънія.—Козловъ.

Послѣ грязныхъ, длинныхъ николаевскихъ вагоновъ, маленькіе, чистенькіе вагоны московско-рязанской дороги показались мнѣ такими славными, свѣтлыми, уютными.

- Курить здёсь можно? спросиль я кондуктора, пришедшаго чуть ли не въ десятый разъ повёрять билеты.
  - Отчего же, можно.
  - А газету какую-нибудь у васъ можно купить?
  - -- И это можно: ихъ сейчасъ будуть разносить.

Я закурилъ сигару и принялся за обычныя занятія пассажира—наблюденія и разсматриванія своихъ сосъдей и визави. Сосъда на этотъ разъ у меня не было и его мъсто занималъ мой сакъ. Визави сидъли двое: прямо противъ меня, молодой человъкъ лътъ двадцати пяти, бълокурый, съ маленькими изящными усиками и бородкой, съ умными, нъсколько утомленными сърыми глазами, вообще обладатель очень счастливой наружности. Одътъ онъ былъ для дороги черезчуръ ужъ свъжо и изыскано. Еслибъ не изящная дорожная сумочка поверхъ свътлаго съраго драповаго пальто и не форменная фуражка, вмъсто шляпы, можно бы было пожалуй подумать, что онъ собирался съ визитомъ въ какой-нибудь самый щепетильный домъ; даже перчатки, совершенно новенькія, онъ

нальть при мив, въ вагонв, взамвнъ несколько поно**шенныхъ**, которыя онъ туть же выбросиль въ окно. Рядомъ съ нимъ сидъла дама въ бъломъ кашемировомъ башлыкъ съ серебрянымъ шитьемъ и кисточками; на видъ ей было тоже лътъ двадцать-пять, съ энергическимъ, нъсвлько насмёшливымь, даже злымь выраженіемь вь глубокихъ темно-синихъ глазахъ, въ бровяхъ, почти сросшихся, и въ маленькой складочкъ между ними. Это была въ полномъ смыслъ врасавица, роскошная, энергическая и въ то же время хорошо знающая цёну своей красотв. Одъта она была просто, но тоже свъжо и со вкусомъ. Съ ловкостью и уютностью, свойственной только женщинамъ, она усълась въ своемъ уголев, и, слегка закусивъ нижнюю губу, какъ будто что-то припоминала или разсчитывала. У противоположнаго окна, вытянувъ ноги и скрестивши на груди руки, въ съромъ пальто на красной подвладев, дремаль старивъ-генераль, леть семидесяти, съ совершенно бълыми баками и усами.

Больше никого не было въ вагонъ.

Минутъ черезъ двадцать по уходъ кондуктора, къ намъ вошелъ мальчикъ лътъ шестнадцати, съ сумочкой, туго набитой газетами, книжками, и остановился передъ генераломъ.

— Газетъ не угодно ли?

Генералъ на минуту широко открылъ глаза, проговорилъ: а что?.. нътъ, не нужно! и опять задремалъ.

Мальчивъ подошелъ въ намъ.

- Какія у васъ газеты?
- А вотъ извольте сами выбирать.

Но выбирать оказалось нечего. №№ всѣ были старые, вышедшіе уже дней пять.

- Да это все старыя, сказаль я.
- Помилуйте, гдѣ же старыя? Они всѣ запечатаны, мы старыхъ не беремъ.

- Да вышли-то они давно, я еще ихъ Петербургъ
- Поздиве ивть-съ. Надо эти прежде продать, тогда опять изъ Москвы получимъ. Вотъ изъ книжекъ не угодно ли? "Необходимое наставление въ супружеской жизни", "Грамматика любви", "Мужчина и женщина", "Физіологія брака", пересчитывалъ блёдный мальчикъ.
  - Нътъ, и этого не нужно.
- Карточки стереоскопныя... робко проговориль онъ, поведя на насъ глазами.
  - Что такое? Кавія карточки? вміналась красавица.
  - Стереоскопныя-съ.
  - Позвольте, и она протянула немного руку.

"Она навърно не знаетъ, что это за карточки, ее надо предупредить", подумалъ я.

— Не смотрите, это дрянь, это нехорошія, брякнуль я. Она удивленно-насм'вшливо посмотр'вла на меня: де-скать, и безъ тебя, другь, знаю; что ты въ опекуны-то л'язешь?

Мальчикъ, немного было - оторопъвшій отъ моихъ словъ и уже собиравшійся уйти, жалобно взглянулъ на меня, на моего визави и вытащилъ толстую пачку карточекъ, завернутую въ пол-листа бълой писчей бумаги.

— Я ихъ всѣ пересмотрю... Это долго. Вы или сядьте, или уйдите. Онѣ будутъ цѣлы, до Козлова ѣду, не убѣгу.

Мальчивъ еще разъ обвель насъ своимъ умоляющимъ взглядомъ, пробормоталъ: "по 50 в. с. за штуку", неловко торопливо наклонился и вышелъ. Дама принялась разсматривать карточки, а я ее.

"Кто бы это могъ быть?.." думаль я: "такое свѣжее лицо... такія манеры... Что это за явленіе?" И вдругъ мнѣ припомнилось, что я ее гдѣ-то видаль и часто видаль, даже знакомъ съ нею. "Но гдѣ, когда? Вѣрно

только, что въ Петербургъ ". Мой визави попросилъ у меня огня, закурилъ папироску, удивленно переглянулся со мною и тоже сталъ ее разсматривать. Она молча перебирала карточки, откладывая однъ направо, другія нальво. Ни одинъ мускулъ не шевелился въ ея лицъ, только иногда, и то чуть-чуть, верхняя губа слегка приподнималась и все лицо, спокойно-серьёзное, принимало на нъсколько секундъ злое и презрительно-досадное выраженіе... "Гдъ это я ее видълъ? А видълъ. Это върно". Сперва мнъ показалось, что я видълъ ее одинъ разъ на подъъздъ послъ маскарада, но нъть, это не та, у той не русское было лицо, а похожа, очень похожа. Гдъ же, когда?—чуть ли не въ сотый разъ спрашивалъ я себя и все-таки даже на умъ, что называется, не вертълось отвъта.

Наконецъ, карточки были всё пересмотрёны и лежали у нея на колёнахъ въ двухъ пачкахъ. Съ секунду она подумала о чемъ-то, потомъ смёшала ихъ и начала считать. "Сорокъ-семь". Она немного подняла голову и сжала глаза. "По пятидесяти коп. Четырежды пять—двадцать, да пятью семь... Пятью семь сколько?" Глаза наши встрётились. "Сколько же?" повторила она.

- Тридцать-пять.
- Это значить, за 47 карточекъ 23 р. 50 к. Такъ?
- Такъ. Стало быть, вы еще и купить ихъ хотите?
- "Еще и", вырвала она изъ моей фразы. Да, куплю, дрянь только страшная все какія-то жалкія, истасканныя рожи, ни у одной нътъ порядочныхъ формъ— точно манекены: ни жизни, ни позы, ни движенія... Впрочемъ, для Тамбова и эти будуть хороши...

"Формы, манекены, движенія"—и я сразу вспомниль, гдъ я ее видълъ.

- Что вы такъ на меня смотрите?
- Припоминаю, гдѣ я васъ видѣлъ.

- У I—ва. Я васъ сразу, какъ вы вошли въ вагонъ, узнала. Въ прошломъ году мы съ вами раза три у него встрвчались, я къ нему "на натуру" ходила.
  - Да, я тоже теперь вспомнилъ.
- Въдь вы, кажется, съ нимъ большіе пріятели были? Онъ мнъ часто объ васъ говорилъ.
  - Онъ славный быль малый.
  - Да, чудакъ только: все идеальныхъ людей добивался.
  - Съ минуту мы ъхали молча.
  - Вы въ Тамбовъ или дальше? спросила она.
- Да, въ Тамбовъ, т.-е. вообще въ Тамбовскую губернію.
  - Къ роднымъ?
  - Да.
  - Вы хорошо знаете Тамбовъ?
  - Знаю немножко. А что?
  - Такъ... И я туда же вду.
  - Тоже къ роднымъ?
  - Къ роднымъ. Она улыбнулась.
  - Въ деревню?
  - Куда придется.
  - Какъ же это такъ?
  - Да такъ же, какъ и все на свътъ...
  - Что-жь, вы хотите въ гувернантки развъ къ кому?
- Не знаю; можеть, буду дебютировать и въ роли гувернантки...
- То-то вы и запасаетесь учебными пособіями, стряхивая упавшій на рукавъ пепель и нъсколько оживляясь, процъдиль вялый блондинь.
- Какими пособіями? просто спросила натурщица, очевидно, не догадываясь.
  - А вотъ карточками-то.
- A! Да, это хорошо сказано. Учебныя пособія... повторила она, Блондинъ молчалъ.

- Вы также въ Тамбовъ? начала она.
- Да-съ.
- Вы тамъ служите?
- Буду служить.
- А прежде гдъ служили?
- Въ Петербургъ.
- Первый разъ вдете въ Тамбовъ?
- Нетъ, это моя родина, я тамъ каждый годъ бываю.
- Ну, значить, Тамбовъ хорошо знаете?
- Хорошо знаю.
- Значить, вы всю подноготную знаете, всю скандальную тамошнюю жизнь знаете, все знаете? разспрашивала она. •
  - Все знаю.
- Стало быть, и Д. знаете (она назвала нашего помнадура), и его содержанку знаете?
  - Знаю.
  - Что это за господинъ?
  - Зачёмъ это вамъ?
- Тавъ, надо. Я въ нему, т. е. въ его содержанвъ ъду. Сважите же, что это за господинъ? старивъ? очень старъ?
  - Да, ужь старъ.
- Я ему орденъ везу. Лиза просила купить. Старый потерялъ, а новаго въ Тамбовъ негдъ купить. Глушь, говорить, страшная.
  - Глуховато...
- Ну, теперь воть что скажите: правда, она пишеть, что въ Тамбовъ пропасть молодежи богатой изъ тамошнихъ помъщиковъ? Отцы, говорить, померли съ перепугу отъ крестьянской реформы, а они-то, на волькъ, и кутятъ. Какой-то князекъ, пишеть, ужь особенно старается. Правда?
  - Н-да. Правда.

- Кутять? А инженеры? Тамъ дороги теперь жел'язныя строятъ. У нихъ, пишетъ, шальной деньги тоже . не мало волится.
  - Жалованье огромное. Подрядчики. Денегъ много.
  - Ну, спасибо вамъ за это... Вы холостой?
  - Ла.
  - А вы?

Я сказаль то же.

— Будете въ Тамбовъ — ко мнъ, господа. Не побрезгуйте когда чаю напиться, поболтаемъ. Лиза пишетъ, глушь страшная, дурь непроходимая.

Блондинъ сказалъ, что непременно будетъ ездить.

- А вы?
- Если буду въ Тамбовъ, зайду и я. Ваши дебюты во всякомъ случаъ любопытны... Я буду за вами слъдить...
  - Такъ денегъ много? еще разъ переспросила она.
  - Много.
  - То и любо!...

И какая-то злая, жадная радость тихо проступила на ея до сихъ поръ оживленно красивомъ лицъ. Она задумалась. Она показалась мнъ отвратительна. Все, что выдвигало ее—красота, шикъ, признаки несомнъннаго ума, вызывающая смълость признанія—все вдругъ исчезло.

- Столичная цивилизація степи просв'ящать 'вдеть, закуривая другую папироску и поводя глазами на сос'ядку, пробормоталь блондинь.
- А? что такое? переспросила она, какъ бы пробуждаясь.
- Я говорю: столичная цивилизація ѣдетъ степи просвѣщать, кивая ей на нее самое, повторилъ онъ.

Опять шевельнулись очертанія рта, глаза углубились какъ-то, потемнівли, явилось оскорбительнівищее изъ всівхъ выраженій человіческаго лица—снисхонительно презрительное со смысломъ: молодъ, дескать, не тебі, непомя-

тому жизнью, судить и рядить объ этомъ. Начался разговоръ, которому я отроду ничего подобнаго не слыхалъ и не читалъ: она не сказала ни одной сальной, ни одной плоской фразы; это былъ цёлый рядъ холодныхъ, глубоко развратныхъ мыслей, умно и спокойно подобранныхъ. Собственно говоря, она не оправдывалась, а просто разбирала, въ наставленіе и вразумленіе его, одинъ за другимъ, желудочно-соціальные вопросы, ясно и ловко выводя свое право на полученіе доли въ "шальныхъ" деньгахъ.

Противникъ ея былъ убитъ, цѣплялся за выраженія, улыбался, и наконецъ совсѣмъ спутался и замолчалъ. Замолчала и задумалась и она. Смеркалось. Виднѣлась ровная, низкая болотистая мѣстность, становилось сыро, въ открытое окно врывался мокрый воздухъ съ паромъ и дымомъ; виднѣлись усадьбы, низенькія строеньица—избы, должно быть. Я поднялъ окно, плотнѣе забился въ свой уголъ и тоже молчалъ. Мнѣ какъ-то даже страшно стало за будущія жертвы ея. А покосъ ей будетъ, я знаю, хорошій. Такая волчица въ такой непроглядной глуши свободно и долго погуляетъ...

Повздъ съ нассажирами приходить въ Козловъ только одинъ разъ, въ девнадцать часовъ ночи; также и отходить одинъ разъ, въ семь съ половиною часовъ утра. И то, и другое время крайне неудобно назначено. Прівхали мы аккуратно, минута въ минуту. Вокзалъ, очень хорошій и хорошо отделанный, быль ярко освещенъ газомъ. Въ зале второго и перваго класса быль накрытъ прекрасно сервированный столъ. Несколько человекъ мужчинъ и дамъ, прівхавшихъ встречать поездъ, пили чай, ужинали. Зная, что въ Козлове, кроме вокзала, негде порядочно пообедать или поужинать, я получилъ свой багажъ и спросилъ карточку. Подошла наша натурщица и тоже потребовала ужинъ. Подошель, наконець, и ея сосёдъ, и

онъ спросиль карточку; какихъ-то два мъстныхъ денди въ палевыхъ и розовыхъ галстучкахъ скосились на насъ и перешептывались. Ръчь шла несомнънно объ нашей красавицъ. Немного погодя, они куда-то убрались, и мы остались въ залъ втроемъ. Кое-гдъ потушили газъ; неразобранный багажъ стащили въ кучу. Разныя бюро и конторки заперлись и захлопнулись. Стало тихо. Принесли, наконецъ, нашъ ужинъ.

- Какая зд'ёсь лучшая гостинница, т. е. чище гд'ё?
   спросилъ я.
- Къ "Сѣверову" пожалуйте, чище этой нѣтъ-съ. Тамъ всѣ господа помѣщики останавливаются.
- **Ъхали** вмъстъ, въ одной гостинницъ и станемъ, предложилъ блондинъ.

Я согласился. Натурщица мив кивнула головой: она все еще была подъ впечатлвніемъ прошлаго разговора. Какъ-то робокъ быль и ея противникъ. Вдругъ у подъвзда послышался трескъ ресорнаго экипажа и, немного погодя, быстро взошель въ черномъ цилиндрв красивый, высокій, изящно одвтый господинъ лють двадцати-трехъчетырехъ, съ круглой, черной бородкой, съ усами, подошель къ столу, вставилъ въ глазъ стеклушко, обвелъ насъ взглядомъ и остановился на натурщицв.

## — Карточку!

Подали карточку. Явились какія-то личности въ жел'язно-дорожной форм'я, т. е. собственно въ форменныхъ фуражкахъ.

— Повздъ во время пришелъ, не опоздалъ? спрашивалъ брюнетъ.—Все благополучно?

Натурщица спросила у лакея, кто это. Ей сказали: инженеръ и назвали фамилію.

— Ростбифъ, портеръ, лафитъ, холодная пулярка, полбутылки шампанскаго, мороженое, персики, заказываль инженерь, ногтемь отмъчая порціи.—А еще никого нъть въ вокзаль?

— Никого-съ.

Подъбхалъ еще экипажъ, еще, и, наконецъ, набрался опять народъ, но это все были, очевидно, козловскіе львы; всё они были знакомы между собою, всё веселые и всё такъ и останавливались, какъ обожженные, на нашей спутницъ. Меня это заняло.

"Ну, кому же разставишь ты сѣти?" невольно вспомнилось мнѣ. Красавица не обращала ни на кого никакого вниманія. Одинъ только брюнетъ инженеръ удостоился услышать отъ нея "merci" за пододвинутую солонку. Наконецъ, мы все поѣли, запили ужинъ, кто виномъ, кто чаемъ—надо было ѣхать въ гостинницу. Спрашиваю извощика—говорятъ, извощики всѣ ужь разъѣхались. Что тутъ дѣлать? Дама наша такъ и ахнула. Рѣшили: отправится блондинъ и приведетъ кого нибудь, если найдетъ гдѣ на улицѣ, а мы пока будемъ ждать. Инженеръ поужиналъ, закурилъ сигару, вынулъ изъ кармана пачку серій, и, посмотрѣвъ число мѣсяцевъ на верхней, отдалъ лакею.

Прошелъ черезъ зало кондукторъ и пронесъ газеты. Въ дверяхъ буфета онъ началъ ихъ считать и передавать кому-то. Я подошелъ, спросилъ продажныя ли, новыя ли, и сталъ отбирать себъ.

- Могу я знать фамилію этой дамы? послышалось позади меня. Я обернулся, передо мной стояль инженерь.
- Полагаю, что можете, но я не могу сказать вамъ фамиліи ея, я не знаю.
  - А знаете, кто она?
  - Это знаю. Натурщица.
  - Вы художникъ, и она съ вами вдетъ?
  - И не художникъ, и не со мной вдетъ.
  - И не съ этимъ блондиномъ?

## — Нътъ.

Инженеръ извинился, что побезпокоилъ вопросами, и отошелъ. Когда я вернулся къ столу, онъ уже говорилъ съ нею, говорилъ, что извощиковъ здёсь не найдемъ, а если и найдемъ какого, то на немъ, во-первыхъ, и ъхать страшно и, наконецъ, дождь, грязъ.

- Какъ же быть?
- Если позволите, я васъ довезу въ своей коляскъ.
   Вы гдъ остановитесь? Лучше всего у Съверова.

Она сказала, что тамъ и хотимъ.

— Вотъ и прекрасно, и я, пока мою квартиру отдълывають, тоже тамъ стою. Угодно?..

Между тъмъ прівхаль блондинь, досталь гдв-то гнуснъйшаго извощика, и мы отправились,—впереди, въ коляскъ, инженеръ съ своей новой знакомой, позади мы съ блондиномъ.

- Онъ съ ней знакомъ?
- Сейчасъ познакомились.
- Одинъ, значитъ, попался. Она вотъ повыпорошитъ его. Я бывалъ у нихъ въ передълкъ, злился вялый юноша.

Кругомъ грязь, слякоть; моросилъ мелкій, частый дождикъ, мостовая убійственная. Коляска, наконецъ, остановилась у подъйзда; инженеръ ловко выскочилъ, подалъруку своей дамѣ и высадилъ. Вскочилъ и вытянулся сонный, высокій швейцаръ-солдатъ; сверху слышались какіето смѣшанные звуки органа, арфы, женскихъ голосовъ. Было часа два ночи. Нумеръ намъ дали очень порядочный, т. е. чистенькій, безъ клоповъ, безъ таракановъ; взяли и цѣну порядочную—1 р. 50 коп. въ сутки.

Бълья постельнаго не полагается. Пришлось развязывать чемоданы, вытаскивать простыни. Двъ подушки бевъ наволочекъ, какія намъ дали, мы обернули полотенцами. Товарищъ мой спросилъ себъ горячей воды, вытащилъ изъ чемодана какіе-то флаконы, баночки съ помадой, тъс-

томъ и принялся натираться. Я такъ и заснулъ—онъ все возился.

Часа въ три или четыре утра насъ разбудилъ страшный гвалтъ въ сосёднемъ нумерѣ. Слышался собачій визгь, раздавалось: кушъ, тибо и пр. Какіе-то два голоса слышались.

- Понимаешь, я требую.
- Да гдъ же теперь достанеть? Всъ, сударь, спятъ.
- А мит какое дъло—достань. Развъ я даромъ прошу! Ну, живо!

Я отворилъ дверь въ коридоръ. Половой въ одной рубашкъ, босой, съ заспанной рожей, шелъ отъ безпо-койнаго господина.

- Кто это такое, спросиль я.
- Помъщикъ-съ!.. Сейчасъ прівхалъ, спрашиваетъ сырого мяса собавамъ. Ну, гдв я теперь достану? Шесть собавъ—развъ мало имъ нужно!

Гвалтъ продолжался, слышалось попрежнему: "кушъ, Роброй! а, подлецы! Тибо, тибо, куда? Поцалуй меня!" Черезъ полчаса половой однако досталъ говядины и принесъ.

- Ну, вотъ видишь, досталъ-же.
- Да въдь это что? Это въдь порціи бивштевса. Въдь за это по 30 коп. за каждую порцію заплатите.
- Ну, чтожъ, и заплачу. Тибо! Куда? Ты въдь объдалъ?
  - Какой нашъ объдъ! схватишь чего.
  - Ну, все-таки объдалъ! Схватилъ чего?
  - Да какъ же не вмши-то!
- Ну, про то и я тебъ говорю. Такъ и собака. Пріъзжихъ много?
  - Одинъ только нумеръ остался.
  - -- Кто и вто?

Лакей сталъ пересчитывать. Дошло наконецъ дёло и

до натурщицы. "Съ инженеромъ прівхала со станціи. Взяла отдельный нумеръ, а теперь у него".

- Хорошенькая?
- Ничего. Такая изъ себя видная.
- Брюнетка, волосы черные?
- Черные.
- Ну, и такая полная, большая?
- Большая такая изъ себя.
- Надо это, однако, принять въ сведенію...
- Вы не спите? спросиль мой товарищъ.
- Нѣтъ.
- Слышите?
- Слышу...
- И этотъ нарвется. Она ихъ тутъ переберетъ...

На утро часовъ въ девять я проснулся. Слышался ужасный колокольный гуль и звонь. День быль праздпичный. Я отвориль окно и усълся. Прямо предо мною 🥯 какія-то лавки, должно быть, мучныя, потому что все— 🖔 крыльца, двери, колонки, все въ мукъ. Погода стояла хорошая, т. е. было солнце. Оть вчерашняго дождя стояла грязь. Купчихи и мъщанки-все въ яркихъ платочкахъ на головахъ и какихъ-то тюлевихъ мантильяхъ--- видель такія только въ Козлові — шли къ поздней об'єдні, высоко поднимая плятья и выставляя грязныя юпки и ноги, обутыя въ суконные чулки. Мужикъ провезъ штукъ шесть телять въ телегъ. Спъшно прошель, шагая черезъ грязь, дьяконъ въ зеленой рясв, съ сильно напомаженными волосами. Мъсто было, очевидно, глухое; звукъ колесъ брань, крикъ, говоръ, доносились откуда-то справа. Напившись чаю, мой товарищь убхаль въ Тамбовъ, а я пошель бродить по городу.

Об'єдня между тімь отошла и лавки отперли. На Московской улиців (единственная, на которой есть признаки м'остовой) мнів попались двів-три коляски, нівсколько ка-



реть, эгоистовь; вакъ разъ посреди улицы, передъ лавками, стояли извощики; у всёхъ запряжены дроги-нёчто въ родъ линеевъ, только некрытыя: это любимый козловскій экипажъ. Прежде всего бросается въ глаза обиліе мучныхъ давокъ, дабазовъ съ хлебомъ. Куда ни посмотрите, вездв все мука, пшено, овесъ пшеница, рожь. Вездъ стоятъ длинныя вереницы подводъ съ хлъбомъ, уже зашитымъ въ рогожные кули: это значить, отправляють на железную дорогу, въ Москву, Петербургъ. Несмотря на праздничный день, работа кипить-весь народъ перепачканъ мукою. Я зналъ, что центръ козловской коммерческой жизни-козловская биржа-гостиница купца Рогова, и направился туда. Я нашель биржу въ полномъ разгаръ. Всъ столы заняты чайными приборами, идетъ самый оживленный разговорь и публика все прибываеть. Я отыскаль свободный уголовь, спросиль полпорціи чаю, закуриль сигару и сёль. Почти слёдомь за мною къ этому же столику, съ другой стороны, подошли трое купцовъ и какой-то баринъ въ сюртукъ, сильно накрахмаленной манишкъ, широчайшемъ галстухъ, подпиравшемъ шею, въ усахъ, съ маленькими слезливыми глазами, коренастый, загорълый. Одинъ изъкупцовъ спросилъ чаю, и они усълись всъ четверо.

- Ну-съ, Иванъ Максимычъ, пшеничка вакъ-съ?
- Ничего, пшеница хороша, хороша.
- Хороша-съ? Убрали-съ?
- Убралъ. Я до дождей еще убралъ.
- До дождей-съ. Такъ-съ.
- А какъ умолотомъ? Образчики захватили?
- Захватилъ.
- Туточко-съ?

Пом'вщикъ вытащилъ изъ кармана носовой фуляровый платокъ, въ уголкахъ котораго было завязано н'всколько образцовъ пшеницы. Купцы уткнулись.

— A дождикъ прихватилъ-съ таки, заискиваю щимъ голосомъ замътилъ купецъ.

Иванъ Максимычъ началъ показывать видъ, что обижается, или что не знаетъ.

- Какъ же онъ могъ прихватить, я до дождя еще...
- А вотъ росточки-то, изволите видеть... Вотъ-съ. вотъ-съ! мизинцемъ указывалъ купецъ, осторожно дотрогиваясь до зеренъ, какъ до какой-то святыни. Поспоривши вдоволь о томъ, смочилъ или не мочилъ дождивъ пшеницу, перешли въ цене. Купцы уверяли, что цены спали и въ Москвъ, и въ Петербургъ. Иванъ Максимичъ доказываль, что, вопервыхь, это не правда и, потомъ, цвны если и спали, то онъ вновь поднимутся; вытащиль какое-то письмо и сталъ читать; потомъ сослался на другое письмо, отъ сына, въ которомъ тотъ пишетъ, что непремънно будетъ война. Не убъдивщи ни въ чемъ и тутъ другь друга, перешли къ политикв. Иванъ Максимычь сталь, наконець, томиться. Солнце страшно припекало его въ окно, потъ градомъ лился. Купцы все пили чай, чашка за чашкой. Говорилъ только одинъ; другіе молчали, икали, улыбались. Разговоръ вновь прошелъ всв свои фазы, т.-е. вновь поговорили о росточвахъ, о биржевыхъ ценахъ, о предстоящей съ къмъ-то войнъ, и ужъ наконецъ-то сторговались. Иванъ Максимычъ потребоваль графинчикъ водки и селянку. Вышили по рюмкв и опять заговорили-было о политивъ, но купцы уже, видимо, тяготились. Иванъ Максимычь весь свой интересь для нихъ уже потеряль после продажи. Хотель-было онъ имъ что-то разсказать, они не поддержали, разговоръ оборвался, повторили еще разъ условія, дали задатокъ и ушли. Иванъ Максимычъ посидель немного, расплатился, и тоже ушель. Народъ въ залъ нисколько не убавлялся: одни уходили, на ихъ мъсто сейчасъ же приходили другіе. Нъсколько человъвъ, я замътилъ, приходили и уходили раза по два, по

три и все пили чай, и все съ новыми лицами. Здъсь ни одна самая ничтожная коммерческая сдёлка, хотя бы на какую нибудь сотню рублей, не обходится безъ пары чаю въ роговскомъ трактиръ. Вдятъ мало, пьяныхъ я тоже никого не замътилъ — все чай, чай и чай; въ годъ, мнъ сказывали, выходить его до 3 тысячь фунтовъ. Говоря относительно, трактиръ чистъ, мебель мягкая, на окнахъ висейныя занавъски, стъны оклеены яркими обоями, висять картины обыкновеннаго трактирнаго содержанія разныя лежащія женщины съ голубями, цвътами, генералы и пр. Пока я выпиль свой чай и прочиталь газету, прошло, по крайней мёрё, часа три, а народъ, торговый народъ, ничуть не убавлялся. Я такъ и ушелъ: все покупали, торговались, божились и дули, немилосердно дули чай. По дорогв мив нопалась въ глаза вывъска: книжный магазинь. Я вошель. Весь магазинь заключается въ какой нибудь сотнъ или двухъ сотняхъ книгъ. Прямо и взади, направо и налево коробки съ конфектами, боченки съ селедками, виноградомъ, два-три арбуза, спаржаобывновенная петербургская зеленная лавоча. Только у противоположной съ дверью стороны, въ ствив сделаны полки и на нихъ разставлены книги. Самъ хозяинъ, высовій, красивый мужчина, съ бородой, въ сюртув'ь, быль въ магазинъ. Чтобы завести разговоръ, я спросиль какую-то книгу изъ новенькихъ, очевидно, ни въ какомъ случав неуспъвшую еще попасть въ магазинъ. Мальчишка-прикащикъ полъзъ ее искать, рылся, рылся и, разумъется, не нашелъ. Но разговоръ у насъ ужь завязался.

- Я, изволите видъть, дворянинъ, здъшній помъщикъ... Въдь ничего дурнаго я не дълаю, что книгами торгую?.. Ничего?..
  - Разумвется.
- Въдь было бы гораздо хуже, еслибы я сталь, положимъ, пить или воровать?

- Конечно.
- Ну-съ, а мий всй говорять, что а позорю свое званіе. Ну, какъ думаете, легко это слышать для развитого человика.
  - Я, разумъется, старался его успокоить.
- Нѣтъ-съ, это легко на словахъ. Разумѣется, кто не развить... но вѣдь я, благодаря Бога, получилъ образованіе. Вотъ видите эти вниги? Я вѣдь ихъ всѣ перечиталъ.

Пришелъ какой-то мальчикъ съ записной книжкой.

- Что тебъ?
- Книжку другую обывните.
- Какую же тебъ?
- Какую нибудь.
- Какую нибудь! Хозяинъ грустно удыбнулся. Потомъ провелъ рукою по лбу, снялъ съ полки довольно толстый томъ, стряхнулъ съ него густо насъвшую пыль, и, вручая мальчику, торжественно проговорилъ: на, читай—это записки графини де-Монтолонъ.

Мальчикъ взялъ свою записную внижку, въ которой ему что-то отмътили, и вышелъ.

Хозяинъ опять обратился во мнв.

— Какъ это затруднительно! Ну, что я дамъ читать этому мальчику? Дать ему вотъ этихъ книгъ—оно, конечно, займетъ его (онъ указалъ на записки Ригольбошъ, наставление въ бракъ и пр.), но полезно ли?... Я больше имъ все историческихъ даю.

Насъ опять прервали. Пришла вакая-то горничная, тоже съ внижной, и спросила газеть барину, изъ чего я узналь, что въ магазинъ выписываются еще и газеты и журналы. Но дёло съ ними идеть плохо, охотнивовъ до газеть мало, а журналы до того треплють и рвуть, что, побывавши въ двухъ-трехъ рукахъ, они почти уже не годятся въ дёло. Книги раскупають охотне всего двухъ ро-

довъ—духовнаго и скоромнаго содержанія: различныя изслідованія о брачной жизни и пр., хорошо идуть также и фотографическія карточки, тоже преимущественно веселаго характера. При этомъ же магазинъ устроено переплетное заведеніе, переплетають довольно порядочно и недорого.

Я раскланялся и ушель. Было часа три. Грязь на улицё нёсколько попросожда, и такъ застыла колеями. Движеніе нёсколько стихло; быль послёобёденный сонь. Я еще ничего не ёль, и потому, придя домой, отправился наверхъ, въ общій заль, откуда наканунё слышался непонятный, смёшанный звукъ.

Здёсь я нашель публику совершенно иную, чёмъ въ Роговскомъ трактиръ — здъсь все помъщики, офицеры, мъстное начальство. Тутъ не было ни одного длиннополаго синяго сюртука — все пиджаки, визитки, два гвардейскихъ мундира, нъсколько дамъ. Разговоръ шелъ громко, раздавался смёхъ, слышались требованія французской горчицы, лафиту, винограду. Чаю здёсь никто не требоваль; поль паркетный, столь сервировань чисто, даже съ претензіей. Играль очень порядочный органь. Разговоръ вертълся большею частью на лошадяхъ, земскихъ вопросахъ; я спросиль себъ объдъ и съль за общій столь. Прямо противъ меня сидёлъ по другой сторон старичекъ, лътъ пятидесяти съ чъмъ нибудь, посъдълый, съ длинными отвислыми баками и усами, худенькій, средняго роста, въ очкахъ, въ поношенномъ шоколаднаго цвъта пиджавъ и тавихъ же брювахъ; онъ что-то съ жаромъ толковалъ неподвижно уставившемуся на него господину колоссальныхъ размёровъ и объема.

— Случись это за границей, вѣдь объ этомъ всѣ газеты бы только и говорили, а у насъ!.. Родное, кровное изобрѣтеніе, слава русскаго ума... По правдѣ сказать, ну, что такое я? Не спеціалистъ я какой... такъ, случай...

Позади послышались знакомые голоса; оборачиваюсь вчерашній инженерь съ натурщицей подъ руку. Она, мило закинувъ головку и какъ-то прильнувъ къ его плечу, поспѣщала за его быстрыми шагами. Милый поклонъ мнъ, когда они поровнялись со мной:

- Вы долго еще здёсь пробудете?
- Я сказаль, что какъ только осмотрю городь, такъ и поъду дальше.
  - А вы?
- Да вотъ все пристаетъ: погоди да погоди.—Она указала на инженера.
- Разумъется, погодить! ну, куда ей спъшить? проговориль онъ.
  - Да! какъ куда!

Инженеръ сталь заказывать объдъ. Нъсколько взглядовъ любопытныхъ и горячихъ остановились на его дамв. Органъ игралъ мелодіи Венявскаго на русскіе мотивы. Она тихонько подпъвала, слегка покачивая въ тактъ головой. М'еста возл'в меня были заняты и они ус'влись стульевъ черезъ шесть. Господинъ въ шоколадномъ циджавъ оставилъ своего неразговорчиваго собесъднива, взяль газету и сёль неподалеку оть счастливой пары. Я между темъ пообедаль (очень порядочный обедъ стоить 75 к. с.; на заказь, разумбется, другая цвна), спросиль ставань чаю, закуриль сигару и сталь прислушиваться. Завтра должно было быть земское собраніе, и это всв почти прівхали гласные, посредники. Трактовались разныя интрижки, условливались на счеть того или другого вопроса. Старичекъ въ шоколадномъ пиджакъ, прикрывавшійся газетой и время отъ времени взглядывавшій на меня, наконець, всталь, взяль стуль, поправиль очеи, распустиль робко заискивающую улыбку и подощель ко мив.

- Вы свободны?.. На полчаса какихъ... Мнъ съ вами посовътоваться.
  - Свободенъ. Что вамъ?
  - Вотъ изволите видеть... вы литераторъ?
  - Откуда вы это знаете?
- А вотъ эта дама, что съ инженеромъ объдаетъ— онъ повелъ въ мою сторону глазами, она сейчасъ все объ васъ ему разсказывала: прекрасный, говоритъ, человъкъ. Я, говоритъ, давно его знаю... И сочиняетъ... Старичекъ заикнулся и посмотрълъ мнъ въ глаза.
  - Къ чему вы это все говорите?
- А вотъ въ чему-съ. Я изобрѣлъ скоропечатную машину. Она и набираетъ и печатаетъ, и все это посредствомъ телеграфа. Какъ человѣка развитого, это должно васъ заинтересовать.

Я сказаль, что это дъйсвительно интересно, и хотя этимъ дъломъ не занимаюсь, но отчасти знаю печатныя машины.

— Устройство, продолжаль шоколадный старичекъ:— самое простое. Представьте, большая мёдная доска, вотъ такая (онъ размахнуль руки), гладкая, полированная. Наверху устроенъ осязатель, отъ него идуть голубыя ленты, а тамъ все колеса, валы, а подъ ручкой телеграфъ...

Мић показалось, что онъ сумасшедшій. Старичекъ это смекнулъ.

- Что, вы не върите?
- Нътъ-съ, ничего; я слушаю.
- Я вамъ долженъ открыться: изобрѣло насъ трое и привиллегію мы взяли всѣ трое. Мы имѣемъ привиллегіи отъ всѣхъ европейскихъ государствъ.
  - Можете вы мнѣ ихъ показать?
  - А, нътъ-съ! Пока нельзя.
- Ну-съ, чёмъ же я-то могу вамъ быть здёсь полезенъ?

- Огромные расходы теперь по устройству. Миж хотелось бы запродать кому нибудь одну изъ такихъ машинъ — оне ужь заказаны въ Париже у Борзига на заводе.
  - Борзига заводъ въ Берлинъ, поправилъ я.
- Т. е., виновать, не у Борзига, а у этого, какъ его? У... онъ назваль какую-то неизвъстную мнъ фамилю... Или воть что: не купять ли у меня одну изъ привилегій—на это бы я еще охотнъе согласился.
  - Не знаю-съ.
  - Вѣдь это очень выгодно.
  - И на это я вамъ ничего не могу сказать.
- Ну, а если написать, назначить цёну, какъ думаете, купять по письму? Самому мнё ёхать въ Петербургь теперь некогда.
  - На это я вамъ могу отвёчать—навёрно не купять.
  - Почему вы думаете?

Потому что такую новую вещь, да еще за глаза, у неизвъстнаго человъка...

- Да вёдь я развё мошенникъ какой?
- Не въ томъ дѣло просто васъ не знають. Кто же будеть давать деньги за то, чего не видалъ?
- Воть туть-то вы и можете быть мнв полезны. Не можете ли отъ себя написать кому нибудь, что вы здвсь встрвтили меня, узнали о моемъ изобрвтеніи...

Ко мий подошель лакей и подаль на тарелки клочекь бумаги. Я прочиталь слидующее лаконическое предостережение, написанное крупно карандашемы: "будьте осторожны, на эту удочку здись уже многие попались".

— Отъ кого это?

Лакей молчаль и улыбался.

- Отъ кого это? повторилъ я.
- Не приказали сказывать.

Я посмотръль въ глаза шоколадному старику.

— Что вы тавъ смотрите на меня? спросилъ онъ. Потомъ какъ-то съежился, завертвлся на стулв, всталь и отошелъ. Я долго смотрвлъ ему вследъ. Онъ все подходилъ то къ одной, то къ другой группв, улыбался, поправлялъ очки, галстухъ; потомъ подходилъ къ другимъ. Я посидвлъ еще съ четвертъ часа и ушелъ; онъ все переходилъ отъ одного къ другому, бралъ газету, то и двло закуривалъ сигару.

Было часовъ пять. Мий котйлось осмотрйть мистный острогь и полицейскія камеры арестантовъ. На это надобыло получить разришеніе отъ полиціймейстера. Попался мий какой-то чиновникъ,—спрашиваю у него—гдй туть полицейское управленіе.

- Вамъ зачёмъ?
- Надо. Мив хотвлось бы острогь посмотреть.
- Острогъ не туть, острогъ за городомъ.
- Надо разрѣшеніе попросить?
- Это такъ, безъ разръшенія не пустять. Идите все прямо, выйдете на площадь большой домъ, тамъ увидите вывъску—полицейскаго управленія. Какъ взойдете на лъстницу, сейчасъ наверхъ.

Я поблагодариль и пошель-было. Оглядываюсь — чиновнивь стоить и смотрить на меня.

- Вы зачёмъ же это хотите острогъ смотрёть? идя во миъ, говорилъ онъ.
  - Такъ, изъ любопытства.
- Чтожъ тамъ любопытнаго? Всяваго избави Господи отъ него.

Я что-то отвётиль и хотёль отвланяться, но чиновнивъ опять меня остановиль.

- Вы изъ Тамбова? Можетъ, имъете вакое поручение?
- Нѣтъ-съ, я въ Тамбовъ еще не былъ. Я изъ Петербурга и здъсь проъздомъ. Хотълось бы посмотръть тавъ, скуки ради.

Чиновникъ недовърчиво посмотрълъ мнъ въ глаза, улыбнулся и опять заговорилъ.

— Можетъ, хотите какую критику написать, такъ я бы вамъ кое-что поразсказалъ—я самъ прежде служилъвъ полицейскомъ управленіи, да вышелъ, не стоитъ! такой, можно сказать, денной грабежъ, благородному человъку тамъ служить не приходится.

Я свазаль, что, можеть быть, что нибудь и напечатаю и его разсказамъ во всякомъ случать буду радъ. Чиновникъ просіялъ.

— То-то я вижу, говориль онъ: — новая личность; прежде я васъ ни разу не встрвчаль здвсь. И шляпа на васъ такая, туть такихъ нътъ.

Мы пошли рядомъ.

- Что же, вы хотели разсказать? напомниль я.
- Вотъ видите... въдь это долго.
- Ну, чтожъ такое-я свободенъ.

Чиновникъ началъ разсказывать какую - то страшно запутанную плутню, въ которую онъ совершенно невинно попался, пострадалъ и т. д.

Между тъмъ, мы подошли въ присутственному дому. Чиновнивъ взялся за фуражку.

- Куда же вы? спросиль я.—Вы бы мит тамъ отревомендовали кого.
- Нѣтъ-съ, по правдѣ сказать, у насъ тутъ съ полицейской стороны могутъ непріятности начаться, и мнѣ сказали, чтобы и духу моего тутъ не было. И все по этому провлятому дѣлу.
  - Ну, въ такомъ случай, прощайте.
- Вы ихъ хорошенько! Невому написать-то про нихъ здёсь. Есть у насъ тутъ одинъ М--въ, онъ иногда статейки тоже въ "Сынъ Отечества" посылаетъ не изволите знать?

Я сказаль, что не знаю, раскланялся, поблагодариль за компанію и пошель къ присутственному дому.

Домъ большой, очевидно новый, но неимовърно загаженный. Крыльцо все облито, у подъёзда битыя чернильницы, гусиныя перья, бумажки, папиросные окурки, и все это цёлыми ворохами. На лёстницё мнё попалась какая-то небритая личность, заспанная, въ изорванномъ форменномъ сюртукв. Я спросилъ, гдё пом'ёщается управленіе.

- Вамъ какое—городское или увздное?
- Городское.

Онъ кивнулъ головой наверхъ и проговорилъ: тамъ, направо.

Протель до самаго верху; у дверей ручки нътъ; тронуль—она сама отворилась. Большая комната съ запахомъ пота, бани, старой бумаги, гнили. Клубы прогорелаго гнуснъйшаго табачнаго дыма растянулись въ длинныя полосы, и тихо, какъ волны, колыхались въ воздухъ, въ уровень съ головой; на окнахъ, на связкахъ дълъ сидъли писцы и сторожа; слышался хохотъ, кто-то напъвалъ сквозь зубы и какъ-то въ носъ.

- Вы что? спросиль солдать, подходя во мив.
- Не можешь ли ты меня проводить въ арестантскую? прямо обратился я, предполагая, что, можетъ, какъ нибудь устроится дъло и безъ формальностей.

Солдатъ удивленно взглянулъ на меня.

- Что такое? Въ арестантскую?
- Ну, да. Мив посмотрвть.
- Чтожъ тамъ смотрѣть?

Съ овна одинъ по одному начали спрыгивать писцы и подходить во мнъ.

— Въ арестантскую просится, объясняль имъ солдатъ. Писцы, въ свою очередь, начали разсматривать меня и спрашивать, зачёмъ мнё осматривать арестантскую. Наконецъ объявили, что безъ разрѣшенія полиціймейстера туда нельзя.

- А скоро онъ придетъ?
- Зачёмъ онъ теперь придеть? нынче праздникъ, присутствія нётъ. Да и въ будни, послё об'єда присутствія не бываетъ. Одинъ началъ оспаривать, говорилъ, что полиціймейстеръ хотіль придти и что, если придетъ, то теперь своро, много если черезъ полчаса.
  - Мив здвсь его можно подождать?
  - Отчего-же, можно.
  - И курить здёсь можно?
  - Можно, здъсь не присутствіе.

Я вынуль сигару, одинь писець любезно зажегь спичку и предложиль мив; я ответиль на любезность любезностью — предложиль сигару. Писецъ побладариль и тоже закурилъ. Видя, что я человъкъ общительный, чиновники успокоились, и разсёлись по своимъ мъстамъ, т.-е. кто вспрыгнуль на окно, кто сёль на связки старыхъ бумагь. Начали дразнить солдата съ еврейскимъ типомъ лица; - соддать отмалчивался. Къ писцу, которому я даль сигару, подходили другіе, брали у него изо рта окурокъ, затягивались, сплевывали и передавали другимъ. Одинъ началь продавать панталоны. Долго торговались, наконець, сошлись. Повупатель отдаваль свои и 30 к. въ придачу. Кто-то заметиль, что надо примерить; мысль нашли дъльною, и покупатель и продавщикъ пошли примъривать въ сосъднюю комнату. Писцы одинъ по одному опять попрыгали съ оконъ и пошли къ примърявшимъ. Шелъ смёхъ, остроты, шуточная брань, хватали другъ друга за животъ. Наконецъ, одинъ какой-то предложилъ прорепетировать засъданіе. Самъ съль на мъсто, обывновенно занимаемое президентомъ. Другіе усълись кругомъ. Президентъ началъ распекать какого-то писца. Тотъ слушалъ, слушалъ, наконецъ выругалъ президента. Раздался кохоть. Мнѣ показалось, что имъ должно быть ужасно скучно. Народъ все быль еще молодой. Изъ разговоровъ видно было, что всѣ они почти или изъ уѣзднаго училища, или изъ низшихъ класовъ гимназій. Собрались они сюда вовсе не для дѣла, — занятій въ праздникъ не полагается и ихъ никто не требовалъ—а просто такъ отъ скуки: поболтать, посмѣяться, покурить... Странная вещь! Когда на другой день, добившись-таки позволенія осмотрѣть острогь и арестантскія, я выходиль изъ камеръ рѣшенныхъ и подслѣдственныхъ еще убійцъ и поджигателей, я выносиль впечатлѣніе все же не такое тяжелое, какъ отсюда. Тѣ жили, и бывали у нихъ минуты глубовихъ ощущеній. Здѣсь же какая-то безконечная, безразсвѣтная духота, въ которой нѣтъ мѣста ни мысли, ни чувству...

Начинало темнъть. Подошелъ солдатъ, отворилъ окно, облокотился и сталъ смотръть внизъ, во дворъ. Тамъ стояли пожарныя трубы, бочки, лежали лъстницы, хомуты.

- Я подсёль въ нему.
- Это у васъ на весь городъ только трубъ-то?
- Только. Да и этъ-то почти, можно сказать, никуда негодны, старыя, дрянь. Онъ еще въ 1805 году сдёланы.
- Какъ такъ—не можетъ быть!?.. И дъйствительно, трудно предположить, чтобы такой богатый городъ и съ такимъ населеніемъ (до 30,000 жит.) не могъ имътъ хорошихъ трубъ, а между тъмъ это было такъ. И все это, несмотря на недавній страшный пожаръ. По поводу этихъ трубъ солдать долго разсказываль и между прочимъ, какъ удивлялся и смъялся бывшій губернаторъ, когда пріъхаль на пожаръ, и увидълъ, что на трубахъ выставленъ годъ его рожденія.

Немного погодя, совсѣмъ почти ужь стемнѣло; писцы кавъ-то вдругъ всполошились и собрались уходить; начали даже другъ за другомъ спѣшить.

- Не прівдеть нынче? спросиль я у солдата.
- Кто? Полиціймейстеръ-то? Нізть, теперь зачімь ему? Надо пойти ужинать, пора! вставая и тяжело взды-хая, словно пробуждаясь оть какого-то тяжелаго раздумыя, проговориль онь. Писцы всё ужь ушли.
  - А скучно здёсь у васъ, замётиль я.
- Э—хъ, какая еще свука-то!.. И нигдъ такой свуки нъть. Скажи мнъ: ступай сейчасъ опять въ Севастополь—ей-Богу бы пошолъ!..
  - Ну, прощай.
- А на водку бы пожаловали, какъ-то машинально, по привычев, проговориль онъ.

Я даль ему 15 — 20 коп.; онъ вытянулся, проговориль что-то и широко распахнуль объ двери.

Вечеръ быль славный, тихій, теплый; полный мѣсяцъ высоко взошелъ и остановился надъ городомъ. Слышались пѣсни, хохотъ; кто-то ругался посреди площади. Я пошелъ все прямо; дошелъ до Роговскаго трактира; въ освѣщенныя окна видно было, какъ тамъ пили чай; народу ничуть не убавилось. Лавки одна за другою запирались. Я побродилъ еще съ полчаса по заснувшему уже городу и пошелъ домой.

- Васъ спрашивали туть, сказаль половой.
- Меня? Кто?
- Изъ седьмого нумера.
- Да кто тамъ, въ седьмомъ нумеръ-то?
- Барыня была, что вчера съ дороги желъзной пріъхала.
- Сважи, если опять будеть спрашивать, что у меня голова болить.
  - Да она ужь увхала.
  - Увхала!..
- .— Она ничего, продолжалъ половой:—она такая обходительная: намъ съ швейцаромъ по рублю дала.

- Не знаешь, куда повхала?
- Въ Тамбовъ. Я и за ямщивомъ ходилъ. Инженеръ самъ усаживалъ, все прощался. Простятся-простятся— нътъ, говоритъ, поцълуй меня еще. Денегъ онъ ей страхъ что отвалилъ. Чай я ему подавалъ сюда въ нумеръ, такъ онъ при мнъ ей пять серій далъ. Пріъхать объщала. Нарочно, говоритъ, въ тебъ, душа моя, пріъду, дай только больного мнъ брата въ Тамбовъ провъдать...

Къ полночи, или еще нъсколько раньше, наверху въ общемъ залъ опять собралась публика. Три немилосердно истасканныхъ арфистки и какой-то венгерецъ, не то полякъ въ пиджакъ со шнурами, играли на арфъ, пъли, потомъ ходили съ тарелкой. Кто кланялся и улыбался, кто клалъ двадцать, тридцать коп. Одинъ положилъ рублевую бумажку. Обойдя, венгерецъ опять садился играть, пъть, потомъ опять бралъ тарелку и шелъ собирать или посылалъ одну изъ своихъ дъвицъ; послъдній маневръ употреблялся чаще, но результаты были одинаково плачевны, потому что дъвицы были одинаково потерты и мало соблазняли публику. Шоколадный старичокъ былъ тутъ же, но ко мнъ ужь больше не подходилъ и даже старался не встръчаться взглядомъ.

За ужиномъ я разболтался съ однимъ очень не глупымъ господиномъ.

- Сважите, говорилъ я:—отчего у васъ здёсь нѣтъ ни влуба, ни собранія?
- Пробовали нейдетъ. Было два клуба начались въ нихъ драки, шуллерство ну, ихъ и закрыли.
- Гдѣ же собираются? Нѣтъ открытаго дома, гдѣ принимаютъ?
- Нътъ и этого. А у кого и собираются, все же карты и игра. Здъсь вы представить не можете, до чего это развито. Пятнадцатилътнія дъвочки въ деньги играютъ и помногу проигрываютъ, и матери платятъ...

- А часто дерутся у васъ?
- Часто. Въ годъ драки три-четыре ужь непремѣнно. И свалки-то еще какія бывають!
- Hy, а потомъ помирятся, и ничего? разспрашивалъ я.
  - Помирятся, и ничего...

На другой день утромъ, добившись разрѣшенія, я повхаль осматривать арестантскую, этапь и острогь. Для видавшихъ эти заведенія въ Петербургъ я могу привести такое сравненіе: козловскій острогь и арестантскія камеры при полицейской управленіи настолько же почти лучше, напримъръ, тюрьмы, что у Попълуева моста, на сколько отель Демута лучше какого-нибудь Малинника на Сънной. Это положительно самый чистый острогь изо всвхъ, какіе только мнв приходилось видеть. Воздухъ везд'в чистый, св'яжій — вентиляція превосходная. Арестантовъ не такъ, чтобы ужь очень много, но довольно. Большею частью это все бывшіе дворовые, и сидять за воровство, грабежъ, мошенничество и за безпаспортныя вояжированія. Убійцъ челов'явь 5-только. Арестанты почему-то принимали меня за ревизора, подавали свои листы и просили о дёлахъ. Это, впрочемъ, я всегда встрёчаю. Когда я осматриваль арестантскія камеры при полицейскомъ управленіи, туда привезли совершенно пьяную Аввочку льть 15-ти, въ розовомъ растегнутомъ платьв.

- Гдѣ ты ее подняль? спросиль я у солдата.
- Передъ трактиромъ.
- На улицѣ?
- Въстимо, на улицъ. Должно, какой съ вечера еще завелъ, напоилъ, на ныньче и вытолкнулъ.
  - Что жь вы съ ней будете дѣлать?
- Да что съ ней дѣлать! Проспится выпустимъ. Вѣдь она изъ здѣшнихъ, городская, должно. Что жь ее держать?

- А въ судебному слъдователю не дадутъ знать?
- Зачёмъ? Мало ихъ развё туть пьяныхъ. Еслибы она попалась съ чёмъ, а то вёдь такъ, пьяна только! болталъ солдать, заботливо, насколько это возможно для него, оправляя на ней ея забрызганное кисейное платьице...

Часовъ въ 12 или немного раньше, я попаль въ земство, какъ обыкновенно называють здёсь земское собраніе. Земство пом'вщается на той же главной улиців, Московской, гдв и Роговскій трактирь, и даже недалеко другъ отъ друга. Засъдание еще не начиналось. Я взошель по чистой, хорошей, деревянной лестнице наверхъ, въ бель-этажъ. Въ первой комнатъ послъ передней, набитой верхнимъ платьемъ, два стола, а за ними сидятъ писцы и пишутъ, но это писцы не такіе, какихъ я видълъ въ полицейскомъ управлении-это типъ совершенно другой. Это все волостные писаря, молодые ребята изъ муживовъ, все свъжія и здоровыя лица, цвътъ деревенскихъ граматниковъ. Я подошелъ въ одному, къ другому: пишуть хорошо, четко, бойко. Мнв сказывали, что здвшній предводитель дворянства; онъ же, значить, и президенть земства, чувствуетъ неопреодолимое отвращение вообще къ канцеляріямъ и ихъ порожденіямъ -- писцамъ, и потому поставиль непременнымь условіемь, чтобы ни одинь писецъ изъ судовъ и полицейскаго управленія не сміль и носу показывать сюда. Въ следующей комнате опять столъ. За нимъ работаетъ севретарь земства; вругомъ стола табуретки и стулья. У окна группа сюртуковъ и пиджаковъ ведетъ оживленный разговоръ о томъ, какъ понимать слова: "антагонизмъ и пропаганда". У другого окна, ближе къ залу, группа мужиковъ и мъщанъ. Тутъ ръчь идеть о хлёбныхъ цёнахъ и о томъ, куда хлёбъ дёвается; что высокія, неслыханныя здёсь цёны, конечно, для нихъ, имъющихъ землю, штука славная, но что народу безземельному — дворовымъ, ремесленникамъ и мъщанамъ—погибель неминучая будеть. Между той и другой группой, подходя въ нимъ, ходять купцы и повупають хлёбъ. При мнё было куплено у одного изъ группы пиджаковъ тысячи три четвертей ржи и пшеницы. Пріёхажь президенть, поздоровался со всёми и прошель въ залъ. Раздался звоновъ; начали усаживаться. Пиджаки и сюртуки по лёвую сторону отъ предсёдателя, мужики, мёщане и купцы (частью)—по правую. Публика пом'єстилась противъ. Опять звонокъ. Всё начали оправляться, сморкаться, откашливаться. Президентъ объявиль, что засёданіе открыто и что прежде всего нужно избрать членовъ въ пов'ёрочную комиссію.

- Гг., кого угодно въ секретари?
- О\*\*\*, заговорило нѣсколько голосовъ.
- Г. О\*\*\*! угодно? спросилъ президентъ.

О\*\*\* всталь и началь кланяться. Встало и земство, и тоже начало кланяться. Поклонившись раза три, всъ свли и опять откашлялись и высморкались, потомъ также и съ такими же поклонами выбрали всёхъ членовъ комиссіи. Выбранный въ секретари всталь, подвинулся въ предсъдательскому столу, взяль толстую тетрадь и началь читать. Такъ какъ содержание этого дёла въ высшей степени интересно, то я и передамъ его здёсь вкратив. Жилъ былъ въ городъ Козловъ, давно, лътъ 40 или 50 тому назадъ, бъдный чиновникъ, по фамиліи Козловскій, именемъ Николай Терентьевичъ. Въ ту пору Козловскій быль очень бёдень. Наконець, судьба надъ нимъ какъ-то сжалилась и послала богатства великія. Но Николай Терентьевичь и изъ Петербурга (онъживеть въ Петербургѣ) не забыль своего родного города и техъ несчастныхъ бъдняковъ, которые, какъ онъ самъ выразился, "влачатъ свои печальные дни". Помня свое прошлое и чувствуя это, Николай Терентьевичъ пожертвовалъ 40,000 р. сер. съ твиъ, чтобы 20,000 шли на устройство богадъльни, а другія 20,000 на устройство и основаніе въ Козлов'я городского банка, на проценты отъ операцій котораго долженъ содержаться пріють или богадільня. Въ пріюті за это должны молиться о здравіи, при жизни, и за упокой-по смерти его, Николая Терентьевича. Кромъ того, Николай Терентьевичь жертвуеть въ пріють свой портреть. писанный масляными красками, въ золотой рамъ. Этому пожертвованію уже нісколько літь. Пріють теперь уже выстроенъ, и въ немъ живутъ вдовы и сироты. Банкъ основанъ и занимается операціями, но... но нътъ ни тамъ, ни туть порядка. Желая получить этоть порядокъ, Николай Терентьевичь обращался, кажется, чуть ли не ко всёмъ, но получилъ только похвалы за свое благодённіе. А между твиъ, пишетъ Николай Терентьевичъ, "сердце обливается кровью и слезы выступають на глазахъ при взглядъ на несчастныхъ, въ изорванныхъ рубищахъ, бродящихъ по стогнамъ города". Затвиъ повторяется содержаніе всего этого еще разъ, но уже въ болье сжатой формъ и слогомъ болъе высовимъ. Въ завлючение, онъ просить теперь земство принять въ свое завъдывание сказанные пріють и банкъ. Секретарь прочель, вздохнуль и замолчалъ. Прошло съ полъ-минуты общаго молчайія. Всталь президенть и спросиль, какь съ этимъ быть? Изъ среды пиджаковъ послышался голось, что дёло это простое, что это неожиданная находка для земства, что тутъ и толковать нечего-взять въ свое завъдывание и банкъ, и богадельню, а Николая Терентьевича поблагодарить. Всъ согласились. Позвали Ниволая Терентьевича. Вошелъ съдой старичокъ, довольно-таки древній, но еще бодрый, и поклонился на всё стороны три раза. Всё встали и тоже начали кланяться. Потомъ предсёдатель объявилъ, что земство благодарить его, Николая Терентьевича, за довъріе, а банкъ и богадельню принимаетъ. Николай Терентьевичъ выслушаль это решеніе стоя, поклонился еще разь, на что

ему тоже ответили повлономъ, и селъ. Председатель позвониль — на этоть разь звоновь означаль отдыхь. Задвигались вресла, стулья, задымились сигары, папиросы, и все земство зашевелилось, закашляло и засморвало. Минуть черезь двадцать, предсёдательскій звоновь опять усадиль всёхь по мёстамь. Опять всталь секретарь и сталь читать проекть народных в школь. Поговоривь сперва о польз'в граматности и окинувъ, такъ сказать, à vol d'oiseau весь вопросъ, авторъ предлагалъ открыть школы во всёхъ тъхъ селеніяхъ, гдъ есть церкви. Священники будутъ учить, а посредники и гласные будуть ходить и провърять. И ассигнуется на все на это что-то около трехъ тысячь руб. сер. Проекть наконець быль прочитань и принять, въ моему крайнему сожальнію, совершенно безъ всякихъ дебатовъ. Потомъ разбирались, т.-е. правильнъе читались и принимались, другіе проекты и подписывались гласными. Меня поразило это удивительное единомысліе. Кромъ нъсколькихъ фразъ, и то крайне отрывочныхъ, небрежно свазанныхъ къмъ нибудь съ лъвой стороны, ч обывновенно ничего не говорилось. Засъданіе вончилось часа въ четыре; все общество гласныхъ дворянъ прямо повхало въ Сверовскую гостинницу объдать. Вечеромъ было засъдание повърочной комиссии, которая занималась, вром'в проверки расходовъ и действій земской управы, еще и разработкой разныхъ проектовъ о проселочныхъ дорогахъ, мостахъ, оспопрививаніи, объ удучшеніи быта духовенства и т. д. Собрались часовъ въ восемь. Предводитель, онъ же и президенть земства, указывая на кучи шнуровыхъ внигь и кипы исписанной бумаги, свазалъ, что все это надо разобрать. Сейчасъ же разделили эти вороха: вто взяль провёрять расходы, вто писать проевты оспопрививанія, кто теорію починки мостовъ и т. д.; работа закипъла, перья такъ и трещали. Человъкъ пять, оставшихся безъ дёла, собрались въ кружокъ, курили и

говорили шепотомъ; слышался легкій смѣхъ, вздохи, зѣвота. Комнаты были слабо освѣщены нѣсколькими свѣчами; было сильно накурено. Часамъ къ одиннадцати или двѣнадцати ночи было все готово — проекты написаны, счеты провѣрены. Начали сходиться къ среднему столу средней комнаты, у котораго сидѣли прежде и говорили пять свободныхъ человѣкъ. Принесли сюда еще свѣчку. Стали подписывать бумаги и торопиться. Нетерпѣніе вдругъ всѣми овладѣло. Писаря едва успѣвали подпосить переписанные листы, которые тутъ же и подписывались.

- Много еще?
- Много, говорить секретарь.
- А какъ?
- Очень еще много.
- Да это бы ужь до вавтра.
- Нътъ, пожалуйста, господа, посидите немножко! Наконецъ секретарь вышелъ въ первую комнату, посидълъ съ писарями, что-то поговорилъ съ ними и возвратился съ листомъ переписанной бумаги.
- Послъдняя туча разсъянной бури!.. продекламироваль онъ, кладя листы на столъ.
  - Послъдняя?..
- Послъдняя? Послышалось со всъхъ сторонъ, и всъ живо накинулись на тучу и подписали ее.

Усталые гласные кончили вечеръ ужиномъ за общимъстоломъ Съверовской гостинницы. На этотъ разъ игралътолько органъ: венгерца съ дъвицами почему-то ужь не было.

Степная деревня, ея жизнь, печали и радости.

Зима. Тихій, ясный, морозный день. Передъ вами безконечная, ровная какъ скатерть, блестящая снъговая даль. Кругомъ ни души. Вся запушенная, съ побълъвшими ръсницами, бъжитъ ваша низенькая, кръпенькая, пъган лошадка по узкой, мягкой дорожку. Править ею нечегоона никуда не свернеть въ сторону. Вамъ тепло, хорошо: на васъ такая пушистая теплая шуба. Вы прилегли къ спинкъ саней и тутъ-то славно, вольно дышите и мечтаете подъ ровной, мягкій стукъ копыть. Маленькій ухабивъ-тавъ повойно раскатились и качнулись санки. Дъла у васъ спъшнаго нътъ (въ степи никто не спъшитъ). Вы вдете просто проватиться въ сосвду. Вы случай ный здёсь гость, пріёхали въ вашу Петровку, съ мёсяцъ какъ доставшуюся вамъ по наследству отъ Богъ от-умероп и идед отавт долго жившаго дяди и почему-то теперь вдругь ни съ того, ни сего вздумавшаго умереть. Порядковъ здёшнихъ вы не знаете. Что за люди ваши сосъди, тоже не знаете. Случайно вы встрътили въ городь, въ гостинниць, загорьдаго, толстаго помьщива, разговорились съ нимъ-онъ оказался вашимъ сосъдомъ, и такой онъ добрый, простодушный малый. Сегодня вы ъдете къ нему въ первый разъ. Показался лъсокъ. Всъ запушились снёгомъ снизу и инеемъ сверху, — стоятъ осинки и березки; дорога пошла лъсомъ; изръдка развъ сани зацёнять за высоко срубленный ценекъ, и вы и санки покачнетесь и наклонитесь въ другую сторону. Поперегь дороги и параллельно съ нею въ снъту глубовія зубчатыя ямки — это заячій слёдь: туть зайцевь много. Но вотъ и лъсовъ кончился, и опять началась равнина; опять глаза невольно щурятся-имъ больно смотрёть на.

чистый, бълый снъгъ и длинную блестящую полосу свъта. отъ солнца. Вы продолжаете мечтать. Любите-ли-нътъ вы этимъ заниматься — это все равно: если зимой вы ъдете одни въ саняхъ и погода хороша, вы непремънно начнете мечтать. Воображение невольно разыгрывается. И что за вздоръ, думаете вы, что въ деревнъ, зимой, говорять, жить нельзя? Чистый вздорь! Маленькій тепленькій домикъ, каминъ, газеты, журналы, вниги, сигары, два, три сосъда. Тихо, повойно. Ни этого низкоповлонства, ни этой гоньбы за чинами и орденами, ни этихъ пошлыхъ визитовъ-этой язвы городской жизни-ничего здёсь не надо. Да, великая истина: -- ближе къ природъ жизнь лучше! Лътомъ-работа, дъятельность. Надо будетъ выписать машинъ, да покончить съ этой трехполкой. Ваши мечты переходять уже въ непремънное почти ръшение. А между тъмъ смеркается. Солнце почти уже съло и сядетъ совсвмъ еще минутъ черезъ пять. Давно уже видввшаяся деревня наконецъ передъ вами почти; но это пока кажется только: до нея еще версты двв навврно будеть Туда ли однако я попаль? думаете вы. Кажется, такъ мив толковали дорогу-провхать два свертка, на третьемъ повернуть и все вправо забирать. Вдеть тоже къ селу мужикъ впереди васъ, увидалъ и сворачиваетъ. Передними ногами его лошать уже ступила въ сугробъ и вязнетъ.

- Не нужно, не сворачивай, кричите вы ему.—Это Ивановка?
- Ивановка, держась одной рукой за возжу, а другой срывая шапку, отвъчаеть мужичонко.

Вотъ и село. Совсемъ почти запушенныя и занесенныя снегомъ, длиннымъ рядомъ, какъ снеговые холмики, протянулись мужицкія избы. Всё онё въ снегу, белыя, только окна чернеютъ. Вотъ и совсемъ уже стемнело и длинными полосками бежитъ яркій лучиній светь изъ низенькихъ оконъ. Вотъ, недалеко отъ церкви, изба невенькихъ оконъ.

сколько повыше, побольше, двойная-это поповская; нъсколько поменьше, рядомъ, дьяконовская; дьячковой нельзя отличить. А вотъ, какъ разъ посреди села, посреди улицы, маленькая, освещенная, совсёмь покачнувшаяся избенка съ скворешней и тряпкой на высокомъ шесту: это кабавъ. Еще сажень сто, сто пять десять, — и барская усадьба. Садъ большой, густой, тихо стоить и дремлеть. Изъ оконь дома видень яркій светь. Что за народь эти соседи? Самъ-то онъ добрый малый. Подъёзжая, вы видите въ окна, какъ лакей принесъ и поставиль на столь самоваръ, какъ весело горить огонекъ въ каминъ, какъ дочь, и, важется, такая хорошенькая, стоить съ къмъ-то и смется у открытаго роздя. Вотъ гостинная съ мягкимъ матовымъ ламповымъ свётомъ; вы успёли даже увидать и мягкую мебель въ бълыхъ чехлахъ... И такъ спокойно, тихо, безмятежно у васъ на душв. Васъ такъ радушно встрётять, такь вкусень поважется этоть чай сь густыми сливками, съ мягкимъ и пышнымъ бёлымъ хлёбомъ. Тавой наивной и доброй простушкой поважется эта старшая дочь, что стояда и болтала у рояля, когда вы провхали мимо оконъ...

Славные люди и славная жизнь въ степныхъ деревняхъ. Такая простота, безъискуственность — ближе къ природъ, оттого...

Для лѣтняго пейзажа потребуются, разумѣется, другія красив, но можно и его сдѣлать такимъ же теплымъ, красивымъ и уютнымъ. Для этого стоитъ только поступить такъ же, какъ мы поступили сейчасъ, т.-е. ни съ кѣмъ не заговорить, ни къ чему не присмотрѣться, а просто умилиться душою. Тогда опять все пойдетъ, какъ по маслу. И безконечныя равнины побурѣвшей уже ржи, такъ похожія на широкую шкуру огромнаго бураго медвѣдя; и ровные стройные взмахи косцовъ, и пляски и пѣсни въ селѣ, и огоньки въ избахъ, и огоньки, ночую-

щихъ въ поляхъ—все покроется мягкимъ, изящнымъ колоритомъ.

Но Боже, какая безконечная разница явится въ вашемъ взглядъ на эту жизнь, когда вы окунетесь въ нее съ головою и узнаете всю ея подноготную. Какой наглой ложью покажутся тогда вамъ эти первыя благодушныя впечатлънія!..

Такъ-какъ я не имъю чести быть рожденнымъ для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ, для молитвъ, и такъкакъ единственная цель этихъ очерковъ -- голая правда, безъ всякой примеси какой бы то ни было лжи, хотя бы и самой художественной, то я и прошу извинить, если сразу угощу читателя извъстіемъ, что во всей, напримъръ, Тамбовской губерніи едва-ли наберется десятокъ или два незаложенных помещичьих именій, а изъ остальныхъ едва-ли три-четыре досятка имбется такихъ, которыя не подлежать описи за просрочку въ опекунскій сов'єть, приказъ или за неплатежъ частныхъ долговъ... Поэтому, мив кажется, что уютная и болве или менве комфортабельная обстановка домашней жизни людей, находящихся въ такомъ далеко не поэтическомъ положении, способна вызвать настроеніе, неимфющее ничего общаго съ тімь, съ которымъ вы сейчасъ подъважали въ дому добродушнаго загорълаго толстяка.

Не болье поэтической врасоты будеть заключаться и въ томъ извъстіи, что въ этихъ низкихъ, запушенныхъ снъгомъ и безконечнымъ рядомъ протянувшихся избенкахъ, изъ оконъ которыхъ такъ красиво бъжитъ полосками свътъ на улицу, половина сидитъ ужь безъ хлъба, пробиваясь кое-какъ работишкой, да продавая послъднюю скотину, да отдавая въ наемъ ту землю, которую весною слъдовало бы имъ самимъ съять, и которую теперь будетъ засъвать цъловальникъ, мъстный лавочникъ, мъщанинъ или два-три мужика-богача.

Кавъ, отчего и для чего это устроилось, — объ-этомънечего спрашивать.

Въроятно, вслъдствіе этого, а не какихъ нибудь другихъ причинъ, вы не встрътите теперь ни у кого, или почти ни у кого, ни домашнихъ музыкантовъ, ни труппы волтижеровъ, ни даже псовой охоты. Развъ гдъ найдете трехъ, четырехъ борзыхъ, да и то какія то жалкія, полуголодныя, смотрятъ онъ вамъ въ глаза и только что не говорятъ вслъдъ за хозяиномъ: а, да что тутъ еще толковать — все кончено!... Было и наше время. Были псы нужны —были и хороши...

Миъ разсказывали здъсь слъдующій, даже нъсколько трогательный случай. Дъло было осенью прошлаго года. Прівзжаеть кто-то изъ сосъдей къ одному здъшнему, нъвогда извъстному псовому охотнику и говорить, что недалеко отъ его усадьбы встрътиль шесть волковъ. Въ старомъ охотникъ заиграла кровь; призываеть онъ единственнаго оставшагося у него, ради дряхлости, доъзжачаго и сообщаеть ему извъстіе. Ветеранъ отъъзжаго поля подробно разспросиль, въ какомъ именно мъстъ видъли волковъ, куда они побъжали и задумался.

- Ну, что-жь? спросиль баринь.
- Не совладаеть.
- А если они разобьются по одиночий?
- Не разобьются.

Всёхъ собакъ было только три. Несмотря на это, баринъ велёлъ осёдлать двё лошади—себё и своему доёзжачему. Волковъ нагнали въ томъ самомъ мёстё, гдё и предполагали ихъ встрётить, но они по одиночкё не разбились.

- Пустимъ собакъ; можетъ, какого одного и отобьютъ.
- Не совладаемъ.

Собакъ пустили. Онъ жарко бросились на волковъ, спъпились съ ними въ отчаянной дракъ, но бой былъ

слишкомъ неровенъ, и собакъ разорвали. Когда охотники подскакали къ мъсту битвы, все было уже кончено. Волки въ кучкъ попрежнему побъжали дальше, а собаки съ перекусанными горлами и распоронными внутренностями лежали всъ окровавлены. Только одна была еще жива и лизала кровь на своихъ страшныхъ ранахъ.

Баринъ сошелъ съ лошади, пристально посмотрълъ ей въ глава, и она тутъ же издохла. Онъ шагомъ вернулся домой, задумался, а знающіе его говорять, что его теперь и узнать нельзя.

Домашніе музыванты, волтижеры — это все вздоръ, чепуха; но собави дело особенное. Потребность псовой охоты, потребность, сдёлавшаяся органическою-вслёдствіе ли традиціи, пустоты здішней обыденной жизни, вследствіе ли того, наконець, что въ ней можно отыскать, какъ говорять, некоторое подобіе войны-все равно; я утверждаю только, что ни о чемъ здёсь такъ не тужать, какь о ноложительной невозможности содержать въ настоящее время хотя сколько-нибудь порядочную стаю собавъ. Я, нисколько не преувеличивая значенія факта, могу сказать, что собаки довели десятки имъній до публичной продажи и разстроили сотню прекрасныхъ состояній. Здёсь всё еще живо помнять знаменитую охоту Л-на, имъвшаго пятьсотъ своръ борзыхъ собавъ, къ нимъ, разумвется, приличное количество гончихъ, годовалыхъ, полугодовалыхъ и новорожденныхъ-щенятъ, псарей, верховыхъ лошадей, разныхъ волкодавовъ и проч. Имъніе его, двънадцать тысячь десятинъ, положительно все пошло на собавъ. Когда Л-нъ выважалъ осенью съ охотой, то захватывались подъ дизловацію этой собачьей арміи цільня волости. Тянулись десятки подводъ съ провизіей, кухней, фургонами для раненыхь и больныхъ собавъ и т. д. Примыкали въ нему мелкотравчатые, кто съ десяткомъ, кто съ сотней собакъ, и охота принимала чудовищно-безобразные размёры. Что совершалось при этомъ въ деревняхъ во время ночлега—единому Богу извёстно и имъ однимъ можетъ быть прощено...

Разсказы объ этихъ охотахъ и этихъ ночлегахъ, несмотря на то, что нътъ еще и десяти лътъ, какъ они прекратились, получили въ народъ какой-то легендарный характеръ. Одни охотничьи наъзды и пиры В—ва, извъстнаго въ народъ болъе подъ названіемъ Евграфа (его имя)—цълый эпосъ. Впрочемъ, я не буду здъсь объ этомъ распространяться, а составлю изъ нихъ особую главу.

Съ 19-го февраля 1867 года все это кончено, и какъ бы ни сложилась теперешняя новая жизнь, этому ужь не повториться никогда. Степная и особенно тамбовская деревня поразить вась своей нищенской, грязной обстановкой и какимъ-то сфренькимъ, унылымъ колоритомъ. Того, что называется русской избой въ архитектурв и что въ дъйствительности я видаль только въ подмосковныхъ деревняхъ, здёсь положительно нигдё вы не встретите. Тамбовская изба-срубъ березоваго дерева, чаще всего квадратный пятиаршинникъ съ двумя окнами, съ печкой по черному-безъ трубы. Столъ, три лавки, палати-и все это черное, закоптълое, продымленное до невъроятности. Ничего нъть удивительнаго, что грязь такой обстановки поражаеть человъка, привыкшаго болъе или менъе къ комфорту, но она удивляетъ даже мужиковъ другихъ губерній. Рязанцы, калужане и курскіе рабочіе козловско-воронежской дороги-въ ужаст отъ этой грязи. Въ деревняхъ, мимо которыхъ проходитъ дорога и въ воторыхъ они должны были основать свой ночлегъ, нанимая избы, — первою заботою ихъ было все выскоблить и вымыть. Нівкоторыя партіи, не желая окунуться въ эту грязь, даже строили себ'в балаганы изъ тесу и жили въ нихъ, несмотря на начавшіеся уже сильные морозы.

Само собою разумъется, что главная причина такой поражающей неопрятности-бъдность. Зажиточный мужикъ живеть просторные и потому чище, но все-таки грязно, страшно грязно. При техъ же самыхъ условіяхъ, нётъ никакого сомнънія, что можно было бы жить въ тысячу разъ чище и удобиве. На желвзную дорогу богатый мужикъ не наймется работать-это нечего доказывать, стало быть, всё эти калужане, рязанцы-народъ бёдный, но отчего же они и одъты чище и такъ брезгливо смотрятъ на здёшній домашній быть? Разспрашивая кой-кого объ этомъ, мив ивсколько разъ приходилось слышать такое объясненіе: тамбовскій мужикъ-пахарь, онъ цёлый день возится въ землъ и навозъ-до чистоты ли ему? Рязанцы плотники, курскіе копальщики — работа ихъ чище. Они, можеть быть, и не богаче, да работа-то ихъ такова, что при ней возможна опрятность, а какъ же вы будете чисты, возясь пёлый день въ землё и въ навозъ. Я слишкомъ мало еще толкался въ народъ и вообще мало знаю другія, даже сосёднія съ Тамбовской, губерніи, чтобы сказать что-нибудь противъ или за это объясненіе. Богатство тамбовскаго мужика выражается въ двухъ, трехъ маленькихъ лошадяхъ, десяткъ овецъ, двухъ, трехъ коровахъ, нёсколькихъ свиньяхъ, относительно просторной избъ, а главное, въ трехъ и четырехлътнихъ кладушкахъ ржи. Самъ же онъ чемъ богаче, темъ непременно хуже одёть и всячески старается казаться простачкомь. Это положительно общая черта; я наблюдаль ее почти во всвхъ деревняхъ, гдв только мнв приходилось здвсь бывать... Быль я разъ у одного здёшняго пом'вщика, владъльца нъсколькихъ сотъ десятинъ вемли, и почему-то считающаго за удобное отдавать ихъ въ аренду. На крыльцъ мнъ попался старивъ лъть шестидесяти, маленьвій, худенькій, съ жалкой, робко-улыбающейся физіономіей, въ изорванномъ полушубкъ, подпоясанномъ обрывкомъ веревки. Завидя меня, онъ торопливо сорвалъ шапку и отвъсиль чуть не земной поклонъ.

 У васъ на крыльцѣ нищій стоить, сказаль я моему знакомому.

Тотъ взялъ со стола какую-то мѣдную монету и пошелъ на крыльцо, но сейчасъ возвратился со смѣхомъ.

— Этотъ, батюшка, нищій богаче меня, это мой арендаторъ. Пойдемте-ка въ переднюю, поразсмотрите-ко его— онъ мнъ деньги за землю принесъ.

Они начали считаться, а я туть же присъть и съ удивленіемъ смотръль, какъ ловко считаль онъ процентные мъсяцы на серіяхъ, будучи совершенно безграматнымъ.

— Къ чему же ты это, старикъ, ходишь такимъ оборваннымъ, въдь это самому тебъ должно быть скверно, да и люди-то всъ смъются, усовъщивалъ я.

Старикъ распустилъ свою робко-глуповатую улыбку и захохоталъ.

- А пусть ихъ смёются: такъ-то оно покойне.
- Да что жь туть развъ разбойники у васъ?
- Нътъ, этого не слыхать, а все покойнъе.
- Да чёмъ же?
- Такъ, покойнѣе.

Хвастаться своимъ достаткомъ рѣшительно не принято, не въ обычаѣ; трезвый никога не похвастаетъ, да и пьяный о деньгахъ, какія у него есть, ни за что не проболтаетъ. Все, что можно, такъ это подгулявши съ пріѣхавшимъ къ нему на праздникъ или на свадьбу сватомъ, пойти на гумно и показать ржаныя кладушки. Хлѣбъ есть—вотъ его богатство; тамбовскій мужикъ охотно продаетъ лишнюю корову, овецъ, даже лошадъ, только не хлѣбъ. Поэтому, нерѣдко вы увидите на гумнахъ шести, и даже и десяти и болѣе лѣтнія, кладушки ржи, проса, овса. Какъ бы онѣ ни были хорошо складены, но ихъ всетаки мочитъ дождь, снѣгъ; онѣ прѣютъ, точатъ ихъ мыши; но онъ все-таки стоять и въ концу концовъ въ нихъ останется на половину и даже меньше зерна. При частыхъ и безпомощныхъ пожарахъ, онъ и вовсе гибнутъ. Но, несмотря на это, продать хлъбъ въ глазахъ зажиточнаго мужика развъ только не преступленіе, но ужь глупость положительная. Прошлую осень, вслъдствіе сильнаго спроса за границу, финляндскаго голода и, главное, благодаря возловской желъзной дорогъ, облегчившей доставку хлъба, рожь, бывшая всъ эти года не дорожъ полутора, двухъ и двухъ съ половиной руб. сер. за четверть, доходила одно время до неслыханной прежде цъны—шести съ половиною рублей. Соблазнъ, кажется, огромный. А между тъмъ, мужики все-таки ни за что не хотять продавать. Мнъ нъсколько разъ приходилось заводить объ этомъ ръчь.

- Ну, отчего не продаещь? въдь есть продажная?
- Есть-то, есть.
- Такъ что жь, зачёмъ стало дёло? Цёна вёдь хороша
- Объ цене что говорить, какой же еще цены?
- Ну, и продавай,
- Все какъ-то боязно.
- Да чего боязно-то?
- А какъ не родится?
- Оставь запасъ.
- А какъ и на тотъ годъ не родится?
- Оставь запасъ и на тоть годъ, оставь на три года.
- Страшно.

И ръдко-ръдко какой изъ имъющихъ возможность продать лишнюю рожь—продасть ее.

Такъ живо здёсь еще воспоминаніе о страшномъ голодё, бывшемъ въ тридцать-девятомъ и сороковомъ годахъ. Голодъ былъ ужасный. Мий десятки разъ приходилось выслушивать разсказы объ немъ, и чрезъ всё эти разсказы проходилъ всегда одинъ и тотъ же мотивъ: "Царь денегъ присладъ тогда, да намъ-то они не попали... "Деньги, дъйствительно, были присланы и переданы предводителямъ для раздачи на покупку хлъба это исторически върный факть. Были составлены списки помъщиковъ, которыхъ раздълили на двъ категоріи -благонадежных в неблагонадежных. Благонадежными назывались тв, кому предводители считали возможнымъ отдать деньги прямо въ руки---не промотають; неблагонадежнымъ покупали хлёбъ и выдавали пособіе натурой. Но случилось какъ-то такъ, что благонадежные-то и оказались неблагонадежными. Дороговизна хлёба доходила до баснословной ціны; напримірь, продавалась, вмісто 3, 4 руб.—по 40 и даже 50 рублей (разумъется, ассигнаціями); народъ вль лебеду, мякину-открылась цинга, щеки трескались. Но при всемъ томъ, нигдъ не было ни малъйшей попытки въ какому-либо возмущению. Изъ множества разсказовъ объ этомъ ужасномъ времени, приведу здёсь два слёдующихъ, исторически вёрныхъ.

"Какъ прислалъ намъ тогда царь деньги, вотъ генералы и поъхали по господамъ рожь скупать. Цъну набили ужасную. Вотъ прівзжають они къ одному помъщику и спрашивають, есть ли у него хлъбъ продажный?

- "- Есть, говорить.
- "- Покажите.

"Посмотръли образцы и спрашивають, почемъ хочетъ взять? Вы, говорять, положите подешевле — человъкъ вы богатый, одинокій; помрете — все оставите, съ собою не возьмете...

"— Это, говорить, ужь мое діло—меньше 75 рублей за четверть не возьму.

"Тъ такъ и ахнули. Какъ ни высока была цъна, а такой еще и не слыхивалъ у насъ никто.

"Подумали, подумали генералы—нѣтъ, говорятъ, это вздоръ; если по такой цѣнѣ купить: насъ самихъ за это по шапкѣ. Вы, говорятъ, назначайте цѣну настоящую.

А тотъ все свое: меньше 75 рублей не отдамъ, да и только. А запась у него быль огромный — тысячь пять четвертей. Какъ туть быть? Опять подумали генералы, переговорили между собою и отписали: такъ и такъ, молъ, ваше высокое величество, есть здёсь помёщикъ такой-то, безродный, одинокій и нашли мы у него запасы хлёба большущіе, только ціну хочеть съ нась слушить немилосердную, нехристіанскую. Что намъ подблать съ нимъ? Осерчалъ на него царь и пишетъ имъ: вы, генералы мои, его не трогайте, отберите у него только руки (подписку), чтобы онъ никогда ниже этой цёны никому рожь не продаваль. Такъ генералы и сдълали — рожь не купили, а руки отъ него отобрали. Такъ что жь, другъ ты мой любезный, какъ думаешь? --- въдь умеръ съ тоски! Шло, говорить, мить богатство въ руки великое — совладать не съумълъ-отъ себя пропалъ".

Это въ высшей степени простое решеніе до того понравилось мужикамъ, что стоитъ только заговорить о голодномъ годе, какъ вамъ сейчасъ начнутъ объ этомъ разсказывать; разумется, въ разныхъ деревняхъ и разныхъ уездахъ варіяціи несколько отличны одна отъ другой, но суть дела строго сохранилась. Это, повторяю, фактъ исторически верный и я имелъ возможность его проверить.

А вотъ еще разсказъ, который тоже относится въ этому же времени, и который, миъ кажется, тоже не менъе интересенъ.

Прихожу я какъ-то по веснъ въ деревню, и такая она какая-то чудная, скучная. Дворы и избенки еле-еле держатся. Барскій домъ стоитъ съ заколоченными окнами, на крышъ полынь ростетъ. Садъ огромный, великолъпный, страшно запущенъ. Нъсколько человъкъ, слышно, тамъ что-то рубятъ. Спращиваю, чья деревня?

— Барышень Т-хъ, говорять; да онъ туть не жи-

вуть, сдали на аренду купцу и землю, и садь, и онъ теперь тамъ сосны и липки рубить.

- А сами онъ гдъ-жь?
- Сами въ Козловъ живутъ, Богу все молятся; набрали приживалокъ, такъ съ ними и сидятъ.
  - Можно туда пройти?
  - Отчего же.
  - И пострѣлять тамъ можно?
  - Можно.
- Вальдшнены-то есть тамъ? Птицы такія носатыя, съ голубя ростомъ?
- A! знаемъ! есть, есть, въ вишняхъ ихъ пропасть живетъ. Осенью тоже бываютъ.

Кликнулъ собаку и пошелъ. Самъ арендаторъ кудато убхалъ, намътилъ какія дерева рубить, и человъкъ иять мужиковъ рубятъ ихъ. Садъ дъйствительно очаровательно хорошъ, тънистый, цълый паркъ; липки въ два обхвата; сосны, березы. Я пошатался по саду, что-то застрълилъ и подсълъ къ мужикамъ.

- Богъ помочь.
- Спасибо.
- Что это дѣлаете?
- Видишь, рубимъ. Липви на ульи пойдутъ, перепилимъ, а сосны въ городъ на базаръ свеземъ. А ты вто будешь?

Я назвался лакеемъ.

- Что же, стръляешь? Себъ или господамъ?
- Господамъ.
- Любять они этихъ птичекъ; носатыя какія! говориль мужикъ, разсматривая вальдшнена. Тутъ быль тогда, давно еще, стрълецъ изъ здъшнихъ дворовыхъ, такъ онъ все барышнямъ нашимъ ихъ стрълялъ. Любять онъ ихъ. Въ голодный годъ сами-то онъ тутъ не жили, такъ, бывало, Ефимка-то ихъ настръляетъ, сейчасъ

нарочнаго съ ними и посылають въ Рязань—господа-то наши тоть годъ тамъ жили у дяденьки своего. Вотъ тъ-то самыя я и видалъ какъ-то разъ. Нутро-то изъ нея вынутъ, да крапивой набьють—она и ничего, сутокъ трое на жаръ пролежитъ не протухнетъ.

Припомнилъ и другой, что и онъ тоже возилъ, когда его туда съчь прикащикъ посылалъ.

- Какъ съчь? Дальше и больше, разболтались.
- Вишь дёло было какъ: барышни наши какъ прочуяли, что голодъ подходить, такъ сейчась взяли да весь хльбъ, какой у нихъ быль, продали, а сами въ Рязанскую губернію къ дяденькі своему и убхали жить на зиму. Остался здёсь въ отчинё ихъ только одинъ управляющій, Павель Михайловичь прозывался. Кавъ подступиль голодъ-то, хлебушко-то какъ поели весь, какой быль, мы и пошли въ приващиву говорить: всть нечего. А я, говорить, откуда его вамъ возьму. Ступайте. въ барышнямъ въ Рязань. Выбрали мы изъ себя пятерыхъ умивищихъ стариковъ и послали туда. Вышла въ нимъ старшая барышня и раскричалась: ахъ вы, говорить, такіе-сякіе, бунтовать хотите? Нёть у насъ за это вамъ хлеба. Такъ старики ни съ чемъ назадъ н вернулись. Пораспродали у кого какая была скотина все хлъба не хватаетъ — мякину, лебеду сталъ народъ ъсть. Прослышали мы, наконець, что царь деньги прислалъ и хлебъ раздають. Те сказывають, другіе; раздають, говорять, и надо для этого къ предводителю идти. Мы такъ и сдълали. А предводитель-то, изволишь видъть, барышнямъ-то нашимъ родня былъ: мы и думаемъ: кому откажуть, а ужь намъ-то навърно дадутъпотому свой, братецъ ты мой... Вышелъ предводитель и спрашиваеть: чьи вы, и что вы и за какимъ деломъ пришли? Поклонились ему старики и говорять: такъ и тавъ-моль, хлеба неть. Кавъ неть? Да тавъ неть, и все

тутъ. Не можетъ быть, говоритъ, врете вы, ослы! барышнямъ деньги на руки дали — онъ благонадежныя. Идите въ нимъ. Да ужь были, говорятъ стариви. Ну, что жь? Прогнали и на глаза не велели пускать. Повачаль, повачаль онь головой; постойте, говорить, я напишу въ нимъ-хлабъ должны выдать. Вынесъ письмо: на-те вамъ, по немъ выдадутъ, только смотрите, бунтовать не сменте. Принесли стариви это письмо въ деревню и говорять, хлёбъ будуть выдавать — господамъ деньги на то отъ царя высланы и нашимъ барышнямъ тоже. Пошли въ управляющему, сказывають ему, кавъ было дёло. Не пущу, говорить, я васъ съ этимъ письмомъ въ барышнямъ — приказъ такой прислади, чтобы никого изъ васъ туда не пускать. Какъ тутъ быть?! Старики думали-думали и опять пошли къ прикащику. Тебъ самому въдь съчь насъ не приказано? Нътъ. А если вакой въ чемъ провинится, тавъ въ Рязань его отсылать? Да. Напиши, что мы провидились въ чемъ, а ты туда свчь насъ посылаешь, мы тогда предводительское письмо и подадимъ. Да вакъ же я напишу, что вы провинились, когда вы ни въ чемъ не виноваты, въдь васъ высвиуть. Ничего, не твоя беда, только выпиши, что провинились-придумай какую вину. И придумаль, что будто въ саду березки рубили. Дело весною было, въ самую полую воду — грязь такая стояла, что и разсказать нельзя. Запрягли мужики тогда две тройки, сёли на нихъ шестеро, взяли предводительское письмо, да другое отъ прикащика, да вотъ птичекъ-то этихъ, и по-**Бхали.** Сутокъ пятеро никакъ **Бхали**, наконецъ прівзжаютъ. Илья Ивановъ, вотъ его отецъ, и пошелъ въ домъ, и птичевъ взялъ. Доложили барышнъ, вышла. Что ты? Да вотъ, говоритъ, вашей милости птичекъ привезъ. А муживъ такая-то, я тебъ скажу, плута быль, вого хочешь подведеть... Взяла барышня птичекъ и возрадовалась. Дяденька! говорить (о ту пору у нихь дяденька ихъ гостиль), птичевъ какихъ мнё привезли изъ моей деревни. — Ихъ, душенька, зажарить надо, прикажи повару на кумно отнести. Вышла опять барышня. Ну, воть, за это, мужичевъ, спасибо; —дайте ему вина рюмку. Илья Иванычъ сейчасъ въ ноги; простите, говорить, сударыня, провинились мы, березки у васъ порубили въ саду, прикащивъ письмо прислаль, да вотъ и отъ предводителя. Такъ она, моя сердечная, и ахнула; даже и про птичекъ забыла. Такъ вотъ, говорить, вы какіе, бунтовать еще вздумали! Птичками хотите глаза отвести. Кличетъ опять дяденьку. Такъ и такъ говорить, почитайте-ка...

- Ну, что жь, высвкли?
- Высвили.
- А хліба дали?
- Хлъба не дали, а двъсти рублей прислали. А сами-то въдь тысъчи полторы изъ казны получили...

Только заговорите о голодномъ годъ, и вы не оберетесь подобныхъ разсказовъ.

Кажется, послѣ этого нечего удивляться, отчего и какъ явилась въ народѣ привычка таиться и беречь хлѣбъ, несмотря иногда на очевидную возможность продать запасъ, ничѣмъ не рискуя. Народъ таится, не говоритъ о своихъ достаткахъ. Оно, положимъ, достатковъ этихъ мало, но не говоритъ и тотъ, у кого онъ и есть. Я знаю здѣсь одно небольшое имѣньице, дворовъ двадцать, тридцать. Мужики прежде жили, говорятъ, смотрѣть страшно было; изъ всего Козловскаго уѣзда хуже ихъ постройки ни у кого не было. Въ старину жили и они хорошо, но въ послѣдніе 10—20 лѣтъ, подъ управленіемъ тоже одной старой дѣвы, обнищали. Пришло Положеніе 19-го февраля, и вотъ въ какихъ-нибудь годъ или два пообстроились, прикрылись, такъ что ихъ никто

не узнавалъ. Дъло ясно: были спрятаны деньжонки. Когда стало безопасно вынуть ихъ на свътъ Божій — они и вынули.

Мив ивсколько разъ говорили объ этой деревушкъ, и я нарочно ходилъ туда.

- Правда, что объ васъ вотъ то-то болтаютъ? спрашивалъ я какъ-то въ минуту откровенности.
  - А тебъ на что это?
  - На что? Да такъ, къ слову пришлось.
- Можетъ, и правда. Ты хребетъ-то погни, попробуй, да и скажи мнѣ, захочется ли тебѣ добро свое прахомъ на вѣтеръ пускать, или нѣтъ?

То же самое теперь вотъ и съ пьянствомъ. Возьмите любую газету и читайте въ ней любую корреспонденцію изъ какой хотите губерніи-навърно въ концъ, серединъ или началъ идетъ печалование объ этой пагубной страсти. Фактъ въренъ, пьянство значительное, а отчего? Я, разумъется, не могу сказать, что вездъ тъ же причины, но здёсь, послё обилія праздниковъ, едва-ли не главная следующая. Съ изданіемъ Положенія 19-го февраля, число рабочихъ въ пом'вщичьемъ хозяйствъ, какъ извъстно, убавилось почти на половину; особенно ощутительно это при спашных работахъ, какъ, напримъръ, возкъ сноповъ на гумно. Прежде стоило только потребовать всёхъ муживовъ сгономъ, и дёло въ шляпъ-теперь этого нельзя. Долго не знали и не догадывались, какъ и чемъ заткнуть эту беду. Пробовали заменить недочеть въ рабочихъ рукахъ батраками, но дело на ладъ не пошло: батрачество не прививается. Запашка исполу съ муживами, тоже штува не ладная, и въ ней толку мало, а возни пропасть. Выписка рабочихъ изъ Пруссіи — положительное шутовство, да и не для всъхъ возможно это дурачество. Практические люди, посл'в столькихъ неудачъ сделавшеся еще умиве и практичнъе, задумались и стали приглядываться и искать надежнаго и дешеваго средства вокругъ себя. Представьте же теперь ихъ радость, когда они нашли такое средство, что и дешево, и скоро, и всъ-то достоинства въ немъ. Средство это, правда, давно ужь извъстно, но на него почему-то прежде не обращали должнаго вниманія. Теперь оно оцънено по достоинству и съ каждымъ годомъ получаетъ все обширнъйшее приложеніе въ сельско-хозяйственной жизни.

- Дайте мив ведро водки, говорить современный тамбовскій Архимеду:—и я этимъ рычагомъ сдвину куда угодно цёлую деревню. И это не пустое хвастовство, а практически доказанная истина. Рычагъ этотъ имветъ твиъ большее достоинство, что и въ движение приводится чрезвычайно просто. Положимъ, вамъ надо запахать сто десятинъ; по положенію, вы разсчитываете и видите, что рабочихъ рукъ у васъ хватитъ на 50-60. Принанять на остальныя сорокъ-пятьдесять будеть стоить вамъ 40-50 рублей, да еще найдете ли сейчасъ рабочихъ, а съ помощью рычага вы ихъ запашете за девять рублей. И вотъ, призываете вы вечеромъ вашего прикащика и дълаете на этотъ счетъ нужныя распоряженія. На утро этотъ прикащикъ запрягаетъ бъговыя дрожки, садится на нихъ, ставитъ впереди себя ведерный боченокъ съ водкой и вдетъ по деревнв шагомъ. Раннее, очень еще раннее утро; солнце еще не вставало только заря; избы топятся и изъ растворенныхъ дверей идеть дымь, выгоняють скотину. Воть заскрипъли и растворились ворота, и изъ двора выбажаетъ муживъ верхомъ на запраженной въ соху лошади; прикащикъ его увидалъ:
  - Өедулъ Никитичъ, ты куда?
- Да вотъ попахаться было-собрался. А что? спрашиваеть онъ уже въ свою очередь и поглядываеть на боченовъ.

- Ничего. Такъ спрашиваю. Вчера было ваши мужики объщали намъ подсобить—такъ угощеніе везу.
- Какъ же это я-то не слыхалъ? удивляется Өедулъ:—я отъ міру не прочь.
- Пожалуй, чтожь. Намъ все-равно, какъ будто некотя цёдить прикащикъ: — теперь выставлю ведро, да ужо, какъ съ работы пойдете, еще два.
- Хотвлось бы свою-то прежде запахать, раздумываеть Өедүлъ.
  - А у тебя сколько?
  - Сколько? Изв'єстно, дв'є десятинки.
  - Ишь махина какая—не успъешь небось?
  - Ну, какъ не успъть!
- Такъ чтожь? А впрочемъ какъ знаещь—дъло твое, неволить мы не можемъ.
- Это такъ... Что-же, я отъ міру не прочь. Куда сходиться-то, въ Семену Иванычу въ кабакъ, или въ Маринъ цаловальничихъ?
- Къ Семену Иванычу, говоритъ приващивъ и вдетъ шажкомъ. Вывзжаютъ другіе муживи. Та же самая исторія повторяется опять. На удивленіе этихъ, вавъ они не слыхали вчера, что село об'ящало помочь, приващивъ ссылается ужь на Өедула и т. д. Черезъчасъ все село, т.-е. муживи со вс'яхъ почти дворовъ, собрались въ вабаву и распиваютъ ведро; вечеромъ они выпьютъ еще два об'ящанныхъ и будутъ положительно пьяные, а пятьдесятъ десятинъ запаханы. Н'якоторымъ правтивамъ этотъ рычагъ до того полюбился, что, нисволько не преувеличивая, можно свазать, что они приводятъ его въ движеніе передъ важдой работой — пахатой, с'явомъ, жатвой, возвой, молотьбой, и всегда съ равнымъ усп'яхомъ.

Мужики, какъ и корреспонденты газеть, всв въ одинъ

голосъ кричатъ, что прежде въ сто разъ меньше пили, и все-таки пьютъ... Кто виноватъ?

Мит нужна оговорка... Здёсь же, въ очень многихъ имтніяхъ, я встртналъ прекрасное обыкновеніе — раздавать передъ завтракомъ, объдомъ и ужиномъ порціи водки рабочимъ; но въдь тутъ нтть ничего общаго, и развратную сцену, сейчасъ мною переданную, надтюсь, люди, поддерживающіе этотъ обычай, не примутъ на свой счетъ.

А тутъ праздники. Богаче всего мужикъ здешній бываеть осенью, когда весь хлёбъ у него еще на лицо. Поэтому, и всв почти церкви выстроены въ честь осеннихъ праздниковъ. Въ эти-то праздники и бываетъ самое сильное пьянство, да еще на масляницу. На свътлую недёлю вы рёдко кого увидите пьянымъ, также какъ и на Троицу. Туть все плящуть и пъсни играютъ. Но на престольный празднивъ и на масляницу-исвлючительное пьянство и пьянство повальное: туть бывають всё пьяны, и мужики, и бабы, и девки, даже иногда 14 — 15 летніе ребятишки. Одинъ мой знакомый становой показываль мнъ въдомость его стана объ опившихся за нъсколько л $^{\circ}$ ьть, и вышло, что $^{9}$ /10 изъ нихъ опились или на престольный праздникъ или на масляницу. Крестины, свадьбы, похороны, поминки и проч. тоже драгоценные случаи напиться, но все не то. Это дело случайное, и главное, не имбеть эпидемического характера, какой имбеть масляничное пьянство.

Мит десятки разъ приходилось читать въ газетахъ радостныя воркованья корреспондентовъ по поводу собранныхъ ими свъдъній о какомъ нибудь волостномъ или сельскомъ приговоръ мужиковъ не заводить кабака у себя на селъ, или, чтобы никто тне смълъ водку пить. Это все жалкія и совершенно темощныя попытки отбиться отъ хорошо понимаемаго, но положительно непреобори-

2 2 3 Mg

маго зла. Мив лично приходилось быть свидетелемъ такихъ приговоровъ, и всв они ни въ чему не повели. Чаще всего эти комедін устранваются какимъ нибудь очень юнымъ и очень благонамфреннымъ посредникомъ, но, въ сожалвнію, совершенно незнавомымъ ни съ бытомъ муживовъ, ни съ причинами пьянства. Соберетъ такой благонам вренный юноша мужиковь и поведеть въ нимъ рвиь, что пить-де, ребята, скверно, что вино врагь вашъ и т. д. Мужики, разумъется, все это слушають и со всвиъ этимъ согласны уже по одному тому, что это говоритъ начальство. Да и вромъ того, вто же, въ самомъ дълъ, станетъ спорить, что пьянство не зло. Предлагаеть посреднивь приговорь. Разумбется, его составять, назначать штрафъ сътого, кто его нарушить, и... можно напечатать въ газетъ сотни двъ горячихъ, но совершенно лишенныхъ практическаго смысла стровъ о такомъ "отрадномъ фактъ"... Мнъ извъстенъ здъсь одинъ такой приговоръ, продержавшійся въ сель отъ цятницы до воспресенья. Узнавъ о такомъ скандалъ, посредникъ тотчасъ же прискакалъ въ деревню, уже занесенную имъ въ списокъ трезвыхъ. Опять собралъ мужиковъ, опять сказаль имъ рвчь, еще горячве первой, но толку всетаки никакого не вышло.

- Кто первый напился?
- Мишка Лыданъ.
- Отчего же его не оштрафовали?
- Да чтожь съ него взять? его и за подушныя-то три раза ужь драли.

Посредникъ махнулъ рукой, да такъ ни съ чёмъ и увхалъ. Я готовъ скорве допустить, что пьянство отъ бъдности. Чёмъ бъднъе село, темъ пьянъе. По крайней мъръ, для деревень Тамбовской губерніи это несомнънный законъ. Ну, какъ вамъ, напримъръ, понравится такой фактъ. Есть въ Липецкомъ увздъ деревня Кочетовка,—

вся она состоить изъ сорока дворовь, а въ ней два кабака. Двадцать дворовъ, значитъ, содержатъ кабакъ. Бъдна Кочетовка до невъроятности. Изъ сорока дворовъ только въ восьми хватаетъ хлеба до новаго, остальные живуть въ полномъ смыслѣ слова изо дня въ день. Но я нигде не встречаль такого пьянства, какъ въ Кочетовев. Пьють решительно все, и старые, и малые, и все равно, въ праздникъ ди, въ будни ди. Обитатели Кочетовки — государственные крестьяне. Я положительно не понимаю, чёмъ и какъ они существуютъ. Воровства особеннаго не слышно, на заработки ни куда не ходять. Неразрѣшимая загадка для меня ихъ существованіе. Повторяю: бъдности такой я нигдъ не встръчаль; есть избы въ которыхъ живеть по шести и семи человъкъ и которыя имъють въ основаніи ввадрать шести аршинь и вышиною два съ половиной, много три; въ этой же клетев, тесной для одного медеёдя, торчить, занимая четверть или одну треть ея пространства, еще и неуклюжая печь; вь этой же влётей зимой живуть двё овцы, теленовь, три, четыре курицы.

Есть тамъ одинъ муживъ, по прозванію Фролва Дудавъ, высокій, плечистый человъвъ льтъ сорока-пяти. Онъ положительно все пропилъ; у него нътъ даже лошади; все имущество его состоитъ теперь только изъ одного годовалаго поросенка, избы въ родъ вышеописанной и двухъ четвертей ржи; у него нътъ даже съмянъ къ весеннему посъву; правда, у него нътъ и семьи — онъ живетъ вдвоемъ съ женою — но въдъ у него ничего нътъ и для существованія двоихъ. А между тъмъ, это едва-ли не первый пьяница въ селъ. Говорятъ, нужда всему научитъ. Она научила и Фролку доставатъ себъ выпивку совершенно оригинальнымъ способомъ. Фролка силенъ, какъ я уже сказалъ, и, какъ записной пяница, вертится постоянно на міру, т.-е. у кабака, гдъ совер-

шается обывновенно судъ и расправа, гдв завлючаются коммерческія сдёлки; слёдовательно, онъ знаеть всю общественную жизнь Кочетовки въ совершествъ, знаетъ вто съ въмъ въ ссоръ, вто въ ладу, вто что вупиль, вто что вому продаль. Поссорились двое за что нибудь. Фролка сейчасъ принимаетъ участіе, и по предложенію какой нибудь стороны, бьеть другую; по окончании драки выпивка, что и требовалось доказать. Примёръ Фролки понравился, и теперь въ Кочетовкъ подвизается на этомъ же поприщѣ еще и Артюшка Хромой. Но этотъ мужичишка слабый, да еще, какъ видите и изъ прозвища, хромой, следовательно бываеть всегда побиваемь; темь не менъе онъ храбро лъзетъ въ драку и послъ пьетъ. Я имъю основаніе утверждать, что Фролка составляеть явленіе вовсе не спеціально только Кочетовское — ихъ можно найти, конечно, рядомъ и въ другомъ ближайшемъ селв. Что они продукть бъдности-это, для меня, по крайней мъръ, нисколько несомивнио.

Меня чрезвычайно занималь вопросъ: какіе мужики больше пьють—временно-обязанные или государственные крестьяне, и я все-таки ничего не могу сказать положительнаго, кромѣ того, что уже сказаль, т.-е. что больше пьють тѣ, которые бѣднѣе, а которые бѣднѣе—временно-обязанные или государственные, этого, кажется, никто въ мірѣ не сообразить. Вѣрно только, что достаточно разворены и тѣ и другіе; завидовать другь другу имъ нечего...

Въ плачевномъ положении находится и дъло тамбовской народной граматности.

Въ каждомъ, сколько нибудь значительномъ селѣ, а ужь особенно въ такомъ, гдѣ волость, вы непременно увидите возлѣ церкви и волостного правленія сѣренькій домикъ съ зеленой желѣзной крышей, надъ окнами котораго прибита вывѣска, гласящая, что домикъ этотъ—

народная школа. Такіе домики въ селахъ преимущественно государственныхъ крестьянъ; у временно-обязанныхъ же просто избы, крытыя соломою и отличающіяся отъ сосёднихъ только тёмъ, что онё двойныя, т.-е. двё избы, соединенныя теплыми сёнями, и новенькія. Это видимое обиліе школъ и ихъ приличная наружность, однако, ровно еще ничего не доказывають. Эти школы нисколько не мёшають тому, что на сто неграматныхъ иногда отыщется только одинъ умёющій читать псалтирь и ни одного умёющаго написать сколько нибудь граматно свое имя. Есть цёлыя деревни, въ которыхъ нётъ ни одного граматнаго.

Учать въ этихъ школахъ семинаристы, ожидающіе вакантныхъ священническихъ или дьяконскихъ мъстъ. Уже одно то обстоятельство, что они ждутъ со дня на день этихъ вакансій и нынь - завтра распростятся со школою, исключаеть всякую возможность какого бы то ни было успъха. Схоластические же семинарские приемы, довторальный тонъ, ни на что не нужная здёсь дисциплина, разныя формальности и пр. окончательно отбивають у народа всякую охоту отдавать туда детей на выучку. Поэтому, съ гораздо большимъ усивхомъ подвизаются на поприщъ народныхъ наставниковъ разные бывшіе конторщики, прикащики, выгнанные за пьянство, старые дьячки, успъвшіе уже позабыть пріемы семинарской науки, и особенно чернички. Это слово я подчеркиваю и останавливаюсь на немъ, потому что его слъдуетъ еще объяснить читателю.

Черничка—это въ большей части случаевъ такая же точно врестьянская дёвушка, какъ и всё ея сверстницы въ селё, и отличается отъ нихъ только тёмъ, что умёетъ читать псалтирь; писать рёдко-рёдко какая знаетъ. Ее можно узнать и по костюму. Вмёсто юбки и рубащки холстинной, бёлой или красной ситцевой—обывновенный

нарядъ деревенской девушки — она носить платье изъ чернаго ситцу съ маленькими бъленькими крапинками величиною съ горошенку; ноги обуты въ такіе же точно башмаки смазной кожи, какіе вы увидите по праздникамъ и на всъхъ. Голову она не повязываетъ, а покрываетъ чернымъ шерстянымъ платкомъ, собирая и закалывая его булавкою подъ бородой. Чернички непременно дъвушки, почему либо не вышедшія замужъ; это, впрочемъ, нисколько не мъщаетъ имъ довольно гласно пошаливать и иметь даже одного, двухъ и более детей, прижитыхъ, по мъстному выраженію, съ вътру. Но черничка тъмъ не менъе пользуется въ селъ уваженіемъ, потому что, если кто умреть, она читаеть псалтирь, у нея всегда есть въ запасв мята, ромашка, сулема, мышьякъ, синька, марена, ладонъ и пр. Заболълъ вто — идутъ въ черничкъ. Пошалила красавица какая неосторожно съ паренькомъ -- и она идеть къ черничкъ: у нея она помучить *средствіе* скрыть свою шалость. Черничка же печетъ и просвиры для церкви. Вследствіе этого последняго обстоятельства и того, что она читаетъ псалтирь по умершимъ, она, вивств съ причтомъ, обходить село на рождество, на пасху, престольный праздникъ и получаеть свою долю дохода. Кром'в этихъ поборовъ, село даеть черничкъ еще мъстечко земли, чаще всего на берегу гдв нибудь, среди огородовъ, на краю села. На общественный счеть смастерить она себв и избенку, сложить въ ней печку, выбълить ее изнутри, и поживаеть вь ней. Избенка эта, относительно другихъ, положительно чистенькая. Въ углу, въ кіоткъ, сдъланной сельскимъ столяромъ почти даромъ, за какую нибудь услугу, образа въ фольговыхъ ризахъ; передъ образами фарфоровая лампадка въ видъ голубка съ розовыми или синими врылышками; подъ віоткой столивъ, работы того же мастера, покрытый былой салфеткой; на столикы

единственная внига, которую она читаеть и умбеть читать, — псалтирь. У противоположной съ дверью ствны стоить кровать, непременно съпуховикомъ и подушками въ ситцевыхъ наволочкахъ, изъ чего можете заключить, что жизнь свою тамбовскія чернички не стараются убивать и даже не притворяются это делающими. Водится у чернички и вишневочка, и смородиновка; есть у нея и самоварчикъ, ѝ чаекъ, и сахарокъ. Мнв самому десятокъ разъ приходилось чаевать у черничекъ. Устанешь на охотъ, захочется чаю-гдъ напиться?-Къ черничвъ. Сейчась и самоварчикъ поставить, и сливовъ достанеть, и кренделей; если у нея вышель весь запась, изъ кабака принесеть, и все это за какихъ нибудь пятнадцатьдвадцать копвекъ. Вокругъ избы, или, какъ онв сами называють, горенки, у чернички всегда садикь, разумъется маленькій - двь, три березки, сосенка, десятокъ яблоновъ, черемуха, три сливы и великое обиліе черной смородины. Если вы спросите, отчего у нея такъ много именно этой ягоды, черничка непременно ответить, и непремънно тоненькимъ голоскомъ, слъдующую стереотипную фразу всвхъ тамбовскихъ черничекъ вообще: ли я сама черная, да и ей-то отъ Бога показано весь въкъ черной быть"...

И живетъ черника смирнехонько, втихомолку обдълывая свои дёлишки. Только въ торжественные дни престольнаго или инаго какого крупнаго праздника, поминокъ у цёловальника, крестинъ у дьячка и имянинъ мѣщанина, деревенскаго лавочника, черничка оффиціально показывается въ общество и, потупя глаза и вздыхая, повъствуетъ о видёніяхъ и явленіяхъ, которыхъ она удостоилась тогда-то, отходя ко сну или пребывая на молитвъ. Но и это она разсказываетъ больше для формы, для приличія, такъ сказать, потому что и сама она

очень хорошо знаетъ, что вретъ чепуху и нивто ей изъ слушателей не въритъ, развъ старуха какая.

Изъ всего этого вы теперь можете составить себъ понятіе о томъ, что такое тамбовская черничка. Такъ вотъ-съ, эти-то чернички, пожалуй, больше приносятъ пользы дёлу народной грамотности, чёмъ учителя, семинаристы и красивенькіе съренькіе домики съ зелеными жельзными крышами и бъленькими вывъсками. Черничка береть выучить и выучиваеть читать двенадцати и тринадцатильтняго мальчика за рубль, много за два рубля серебромъ. Онъ ходить къ ней ежедневно съ своей азбучкой и привязанною къ ней на ниточев деревянной указкой, и часа по два сряду нараспевъ выкрикиваетъ буки-азъ-ба, въди-азъ-ва! Это прододжается иногда цълый годъ. Когда мальчикъ кончить курсъ у чернички, т.-е. станеть въ носъ разбирать псалтирь и въ совершенствъ усвоитъ себъ привычку глотать цълыя фразы, замёняя ихъ какимъ-то мычаніемъ, долженствующимъ вазаться быстро произносимыми словами, и вогда найдуть нужнымъ выучить его еще и писать, -- его отдають въ дьячку. Какъ ни старъ заштатный дьячокъ, какъ ни много десятковъ летъ прошло съ техъ поръ, какъ онъ сошель или его согнали съ семинарской скамьи, но онъ все-таки ценить себя гораздо дороже чернички, потому что глубоко проникнутъ сознаніемъ своего научнаго превосходства надъ нею, а следовательно и цена его занятіямъ выше. Заштатный дьячокъ беретъ за выучку никакъ уже не меньше трехъ рублей. Курсъ у дьячка продолжается тоже годъ и совершенства ученикъ достигаетъ въ искусствъ писанія тоже такого, какого достигъ въ искусствъ чтенія у чернушки. Но мальчикъ вышель все-таки хоть сколько нибудь граматный, разбереть хоть записку. Если онъ сынъ дворника, онъ запишетъ расходъ овса, кому что въ долгъ дано; если онъ сынъ ста-

росты или сотника, онъ прочтетъ приказъ станового. отцу, а, главное, его-то сынъ будетъ ужь навърно граматный. Повторяю, заштатные дьячки и чернички положительно самые первые подвижники народной граматности. Я знаю здёсь одну черничку, которая впродолженіе своей десятил'єтней педагогической и иной д'язгельности обучила грамот тридцать-восемь детей, въ томъ числь трехь девочевь — результать, которымь можеть похвастаться далеко не всякій обитатель серенькаго домика съ зеленой крышей. Поэтому, мив кажется, было бы не глупо, если бы земство выдавало деньги по числу выученныхъ детей, дьячкамъ и черничкамъ. Ничего такъ не боится народъ и ничто не вызываеть въ немъ такого отвращенія, какъ формальность, а серенькіе домики и преподование въ нихъ именно на эту-то формальность и упирають больше всего. Семинаристь-философъ или семинаристъ-богословъ не шутя воображаетъ себя филосомъ и богословомъ и смотрить на мужика съ неизмъримовеликой высоты. Мнв не разъ случалось видеть, какъ муживи иногда по цёлымъ часамъ безъ шаповъ стояли у крыльца сфренькаго домика, ожидая выхода учителя, чтобы выпросить у него позволение сыну мальчику не колить въ шволу три-четыре дня по причинъ какой нибудь сившной работы. Иное совсвиъ двло старый дьячокъ. Философскіе взгляды изъ него давно уже выскочили; въ народу онъ относится безъ презрѣнія, потому что и онъ всёхъ знаеть въ селе, и его все знають, и живеть онъ со всёми одною жизнью, и ходить даже въ одинаковомъ со всеми нагольномъ тулупе; методъ же преподаванія и у древняго, и у новенькаго питомца семинаріи одинъ и тотъ же. Кром'в этого, на сторон'в дьячка еще то немаловажное условіе, что онъ получаеть плату со штуки, а не штатное жалованье, какъ учитель. Какъ ни мало можетъ быть неграматный отецъ судьею

въ познаніяхъ своего сына, но все же доберется, кто лучше выучиваеть читать: старый ли дьячокъ, черничка ли, и, смотря по этому, туда и отдаетъ сына на выучку. Есть, значить, общественный контроль, своего рода конкуренція—вещь невозможная относительно школы и ея штатнаго учителя.

При некоторыхъ школахъ, года съ два тому назадъ, основаны сельскія библіотеки. Но и ихъ задушила все та же формалистика и оффиціальность. Основаны онъ по иниціатив'в посредника, въ одномъ увзд'в, и по иниціатив'в станового пристава-въ другомъ. Это бы, разумъется, еще ничего не значило; но свверно то, что дълу, которое менъе всего должно носить на себъ казенный характеръ, именно его-то и придади. Прежде всего, изъ скуднаго до последней возможности сбора заказали и прибили, въ соответствие одной уже именощейся беленьвой вывёскё, еще другую, свидётельствующую, что въ тавомъ-то сель, при школь, находится фундаментальная сельская библіотека и читальня. Купили "Журналь Министерства Народнаго Просвъщенія", портреты Карамзина, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Крылова и др., обдълали ихъ въ рамки и повъсили по ствнамъ; а въ библіотекъ, между тъмъ, нътъ сочиненія ни одного изъ этихъ авторовъ, кромъ Крылова. Спрашиваемъ, что это такое? Пошлость ли, неумвные ли приняться за двло, или просто насмъщка надъ народомъ? Да еслибы и были въ школь, т.-е. въ библіотекь, сочиненія Пушвина, Лермонтова и Карамзина, что бы поняль изъ нихъ еле-еле читающій мальчикъ? Кром'в портретовъ, на стънкахъ висять еще объявленія объ условіяхъ чтенія. Не мало курьёзнаго представляють собою и эти объявленія. Книгъ въ библіотикъ, примърно, рублей на двадцать, а годовой абонементь стоить иять рублей. Опять полнъйше незнаніе ни народа, ни его средствъ. Я не

говорю уже о томъ, что выборъ книгъ крайне несостоятельный; точно составитель библіотеки вашель съ вавязанными глазами въ книжный магазинъ и нахваталь чего попало. И "Живописное Обозрѣніе", и "Иллюстрація", и "Будильнивъ" — чоргь знаеть что такое. Я знаю, что многіе жертвовали въ библіотеки книги, какія у вого были, и считались почему-либо не нужными, и миж, пожалуй, скажуть, ято оттого-то и образовалась такая пестрая смёсь. Это такъ. Ну, а для чего выписывались-то политическія газеты и иллюстраціи? Какому мужику онъ нужны и интересны? Вынисывать политическую газету для тамбовскаго мужика, твердо почему-то убъжденнаго, что папа живетъ на водъ, а міръ стоить на трехъ китахъ-развѣ не глупость? А эти абонементные пять рублей. Это какъ вамъ нравится? Тамбовскій муживъ станетъ платить за чтеніе совершенно ненонятныхъ и нисколько не интересныхъ для него, да вообще и какихъ бы то ни было книгъ, -- пять рублей! Да этой притчв даже и названья прибрать нельзя. Муживъ заплатить за чтеніе пять рублей! тоть самый мужикъ, который полгода почти ходить въ дьячку торговаться въ какомъ нибудь рублё или полтиннике, изъ-за котораго у него чуть не расходится дёло о выучк сына грамать; тоть мужиев, который не энаеть, какь годь дотянуть не голодая, который живеть въ сейчасъ мною описанной деревянной норь, не имъя возможности построить отдёльное теплое пом'вщение для ягнять, телять и, вследствіе этого, шесть месяцевь въ году живущій съ ними въ одной и той же клетев... Хотелось бы верить, что все это затъяно съ чистой любовью въ народу, а не изъ простого подлаживанья подъ современный тонъ, ради одного бахвальства, но что-то плохо върится... А между твмъ на эти пресловутия библіотеки, — мив не разъ доводилось слышать это, — представители туземной

интеллигенціи возлагають чуть ли не всё надежды по вопросу о преуспенніи народной грамотности. Объ нихъ шумять, толкують, спорять, иные хвастаются, какъ действительно практическимъ шагомъ впередъ.

Эта правтичнось при устройстві народных шволь и читалень всявій разь напоминаеть мив жарвій споръ съ однимъ моимъ московскимъ пріятелемъ, членомъ общества распространенія въ народів полезныхъ внигь, картинъ или сведеній-не помню хорошо. Въ одно изъ свиданій моихъ съ нимъ, онъ хлопоталь объ изданіи лубочныхъ картинокъ въ сколько-нибудь улучшенномъ и правильномъ противъ обыкновеннаго видъ, а особенно старался о текств подъ картинками. На мое замвчаніе, что онъ занять деломъ совершенно безплоднымъ, онъ такъ и ахнулъ; онъ не зналъ и никакъ не хотёлъ повёрить, что народъ раскупаеть у коробочниковъ эти картинки, совершенно не справляясь съ текстомъ и не будучи даже въ состояніи знать тексть по той причині, что какъ же народъ станетъ читать этотъ текстъ, когда онъ не умбеть читать? Мой пріятель, кажется, самый правтическій и самый энергическій членъ общества, что же остальные? Кстати объ этихъ картинкахъ. Въ ръдкой избів ихъ ність; даже у Кочетовскаго Фролки я видёль такую картинку. Онё разносятся здёсь владимірсвими коробочниками и продаются по одной и по двъ копъйки за штуку. Литографій народъ не покупаеть: во всвхъ избахъ вы стрвчаете вартинки только раскрашенныя. Литографіи же покупаются уже у деревенской аристократіей: прикащиками, дьячками, священниками и пр. Больше всего распространены въ народъ картинки, изображающія скачущихъ: Багратіона, Паскевича и пр., а потомъ духовныя. Иллюстрированныя же басни и свазви, т.-е. тв именно картинки, которыхъ смыслъ понятенъ после прочтенія текста, редко-редко попадаются.

Надо здёсь, впрочемъ, сдёлать исключеніе для извёстной картинки—"мыши кота хоронять"; эта встрёчается одинаково часто, какъ и скачущіе генералы и адскія мученія грёшниковъ.

Воть и всё двигатели тамбовской народной граматности. Выше, передавая сцены въ засъданіи козловскагоземства, которыхъ я быль свидетелемъ, я упомянуль о решеніи этого земства поддерживать старыя и заводить новыя школы при всёхъ церквахъ уёзда, а также и о томъ, чтобы гласные и посредники возможно чаще ревизовали эти школы. Само собою разумется, что это только один слова, положимъ и очень хорошія, но всетаки слова, которымъ никогда не превратиться въ дело-Я уже сказаль, что было бы полезнее заведенія этихъ школъ: Впрочемъ, улучшатся или неть козловскія оффиціальныя народныя школы, это все равно, — народъ и безъ нихъ выучится грамать, потому что поняль нользу граматности и хочеть учиться. Учатся не только 13—14 лътніе мальчики, но даже и 30 лътніе, женатые. Я знаю много этихъ примеровъ.

Да наконецъ, успъхъ школъ, кромъ всего того, на что я уже указалъ, не пойдетъ далеко и потому, что дъйствительно корошее содержаніе ихъ и пріобрътеніе корошаго учителя положительно не по средствамъ для тамбовскаго мужика. Онъ и такъ-то, какъ я уже говорилъ, еле-еле дышетъ. И потомъ еще слъдующее обстоятельство. Тамбовскія деревни вообще очень не велики, особенно тъ, въ которыхъ живутъ временно-обязанные. Обыкновенно сорокъ, пятьдесятъ дворовъ. Разстоянія между селами громадны: есть проселки въ десять и болъе верстъ. Одно такое село содержать школу, конечно, не можетъ, причислить же къ нему еще нъсколько сосъянихъ, конечно, можно, особенно на бумагъ, но это разумъется, такъ и останется одною пустою фор-

мальностью. Летомъ въ деревне всё заняты работою, и старые и малые, следовательно детямъ нетъ времени посещать шволы, да лето же и считается ваникулами, а зимой, где же ребенку совершать за несколько верстъ путешестве въ школу. Тамбовская зима не неаполитанская: изъ десяти дней наверно впродолжене восьми несетъ страшная непогода. Надо знать, что такое степная мятель и вообще, что такое степная зима, чтобы понять, что проектъ о приурочени несколькихъ селъ, для школы, къ одному есть совершеннейшая нелепость. Летомъ некогда, зимой невозможно...

Говоря о тамбовской деревенской граматности и пьянстве, я до сихъ поръ ничего не сказалъ объ отношени въ этимъ вопросамъ очень значительной части тамбовскаго деревенскаго населенія—молокановъ.

О молованахъ, т.-е., объ исторіи ихъ севты, въ литературъ еще можно найти вое-что. Но объ ихъ современномъ домашнемъ бытв, объ ихъ современной пропагандь, словомь, о живыхь молоканахь ньть почти ничего. Поэтому, мнв хочется здёсь истати поравсказать объ нихъ что знаю. Молованы составляють, какъ я сказалъ сейчась, очень вначительную часть населенія тамбовскихъ деревень. Во всякомъ случав, не подлежить никому сомненію, что ихъ въ действительности далеко больше, чёмъ сколько показывають оффиціальныя свёдёнія. Ниже читатель увидить, почему я это утверждаю. Есть даже пълыя села молокановъ. Чаще же молоканы перемъщаны съ православными, и это не только не стёсняеть ихъ, но напротивъ, положительно по вкусу: представляется возможность для пропаганды домашней, семейной, нетребующей ни особыхъ повздокъ въ православныя деревни, ни того риска, который болье или менье сопряженъ съ такой экспедиціей и пропов'ядью. Ц'альныя же молоканскія деревни образовались (разум'яется, не вс'ь)

путемъ постепеннаго обращенія православныхъ. Когда вы входите въ деревню, въ которой вамъ сказывали, что есть молованы, и, если вы хотите зайти именно въ нимъ, идите прямо въ самые лучшіе и самые больщіе зажиточные дома-они навърно молованскіе. Нисколько не рискуя впасть въ преувеличение, я могу утверждать, что молоканы втрое и даже вчетверо богаче живуть противь православныхъ. Прежде всего, при входъ въ избу въ молокану, васъ удивить, говоря относительно, необывновенная чистота и опрятность. Присмотръвшись, вы замъчаете отсутствіе образовь и дубочныхъ картиновъ. Вмёсто нихъ, развъшаны по стънамъ печатныя изръченія и стихи противъ пьянства, табаку, пъсень, плясовъ и пр. Въ важдой избъ, на палочкъ, направо или налъво отъ двери, надъ тъмъ гвоздемъ, на которомъ обывновенно виситъ полотенце, вы отыщите евангеліе, псалтирь, дв'в-три азбуки, чернильницу, бумагу, нъсколько замусоленныхъ перьевъ, линейку, карандашъ, перочинный ножикъ и проч. Въ каждой же молоканской избъ вы найдете самоваръ, нъсволько чашевъ и жестяную коробочку (чаще всего отъ сардиновъ) съ сахаромъ; чай хранится въ сундувъ, гдъ и деньги. На всемъ вы найдете отпечатовъ несомивниаго довольства и сравнительно большаго комфорта (одна чистота уже чего стоить!). Вась встретить точно такое же радушіе, какъ вообще у всякаго мужика; не предложать только сбъгать въ кабакъ за водкой, да и не пойдетъ нивто, если даже попросите. Но чайвомъ васъ угостятъ охотно, особенно если вы скажете, что съ вами есть свой чай и сахаръ. Молованы не курять и не нюхають, но табакъ не вызываеть той ненависти, какъ водка. Входя въ избу къ молокану и располагаясь у него пить чай или закусывать, я, разумбется, всякій разъ спрашиваю:можно ли курить?

<sup>-</sup> Кури, отчего же-это ничего, это не водка.

- А сами вы отчего же не курите?
- А вотъ прочти. И молоканъ указываетъ на вывъшенный на стънъ листокъ съ проповъдью противъ нюхайъя или куренья табачнаго.

Меню деревенскаго мужицкаго объда, какъ извъстно, не очень разнообразно: хлёбъ, молоко, щи съ тараканами, каша, яица и-верхъ блаженства-баранину, если подадуть, то непремънно вареную, холодную и страшно жирную-почти одно сало. Изо всего этого я обыкновенно выбираю молоко, янца и ветчину. Но молоканы не вдять ветчины; поэтому, когда я вмъ янца и молоко, то свободно могу располагать ихъ объденнымъ столомъ, но какъ только вытаскиваю изъ мёшка кусокъ ветчины, сейчасъ вто-нибудь изъ семьи торопливо просить не власть ея на столь, пока не подложать бумажки. Но и ветчина, подобно табаку, не вызываеть такого ожесточеннаго преследованія, какъ водка. Ветчину не единственно потому, что по свидетельству евангелія, Спаситель, изгнавъ бесовъ изъ одного больного, обратилъ ихъ въ свиней. Но водка-дъло иное. Передъ молоканами во очію совершается матеріальное и нравственное паденіе отъ вина, причемъ гибнетъ именно то, въ чему они стремятся. Каждый молованъ непремённо старается разбогатъть, но при этомъ, кромъ тъхъ общихъ побужденій, которыя заставляють и другихь стремиться въ этой же цёли, у молокана передъ глазами есть еще другая цёль, для многихъ изъ нихъ еще болве цвиная — усиливание пропаганды. Ничто такъ не помогаеть успеху ихъ проповъди, какъ подкръпление ся указаниемъ на видимое ихъ довольство и на готовность помочь своей протекціей и деньгами всякому, вто перейдеть на ихъ сторону. А вино все это разрушаетъ-вакъ же не относиться имъ къ нему съ такой злобой?

Тамбовскій православный мужикъ конечно не знасть,

чёмъ отличается православіе отъ католицизма и лютеранства (онъ даже и названій этихъ не знастъ), и въ чемъ заключается самое православіе. Да иначе при повальномъ безграматствъ и быть не можеть. Муживъ иной знаеть наизусть цёлую обёдню, но не объяснить ни одного члена символа вёры. Совсёмъ иное дёло молоканъ. Онъ отлично знаетъ евангеліе, и при спорв зарвжеть вась цитатами. Поэтому даже різдвій деревенскій священникъ рискуеть съ ними пуститься въ споръ. Я быль не разъ свидетелемъ ужаснъйшихъ пораженій, имъвшихъ последствіемъ несомненный переходъ очень многихъ изъ слушателей муживовь вы молоканство. Молокань, вооруженный такимы отчетливымъ знаніемъ евангелія, всегда охотно выходить на споръ, и, какъ человъкъ, горячо преданный своему дёлу, говорить, разум'яется, твердо, бойко, перем'яшивая рвчь цитатами, и при этомъ никогда не упустить удобнаго случая указать на несомнънный фактъ-свое молоканское матеріальное довольство, объясняя его видимымъ благоволеніемъ Бога за пребываніе въ чистой въръ. Върять ли этому аргументу сами молокане, или нътъ — я не могу утверждать, но что эти ссылки и указанія на богатство действують-это не подлежить ни малейшему сомивнію.

Приходить пора платить подати; денегь нёть; не внесеть муживъ подать, его отдеруть въ волостномъ, а затёмъ у него продадуть ворову, овецъ, свиней—словомъ, срёжуть что называется на нётъ. Передъ нимъ искушеніе обратиться въ молоканамъ. Онъ знаетъ, что они въ Бога вёрують, и вся разница ихъ вёры отъ его, доступная его понятіямъ, заключается только въ томъ, что они водки не пьютъ, образовъ не держатъ въ домъ, табаку не курятъ и свинины не ъдятъ. Изъ всего этого его останавливаетъ только одно отсутствіе образовъ. Если удается поколебать его въ этомъ,—дъло въ шляпъ. По-

дати внесены, вина мужикъ больше не пьетъ, трубку забросилъ, и все пошло на ладъ: одинъ молоканъ продалъ ему за полцены корову, другой овцу, — этотъ порекомендовалъ его тому, другому, и черезъ какой-нибудъгодъ или два изъ оборваннаго, забитаго мужика становится, относительно, очень даже зажиточный...

Кром'в самой строгой трезвости, молокане обязаны своимъ довольствомъ еще и тому, что между ними царствуеть поливищее согласіе и всегдащиля готовность выручить другь друга. Мив говорили, что не было еще нримъра, чтобы разорился молоканскій дворъ: до этогоположительно не допустять. Случилась съ однимъ бъдавсв готовы на помощь, всв подвлятся, вто чемъ достаточне. Въ молоканскомъ селе, или вообще въ молоканскомъ обществъ, вы ни за что не увидите такой, напримёръ, картины. Осенью, если есть общественный лёсъ въ какомъ сель, его дылять, то-есть, разумьется, часть его, на участви, по числу душъ или дворовъ, на срубъ. То же самое бываеть и съ хворостомъ. Но еще задолго до этого оффиціальнаго дёлежа начинается ночами воровство этого лъса и хвороста. Ворують всъ, и не считаютъ предосудительнымъ это, между прочимъ, и потому, что это наше же, дескать. При лесе, разумется, есть объъздчикъ, который выбранъ или нанятъ изъ своего же села и воторый, зная обычай, всегда готовъ скрыть грвхъ за полштофъ. Всв это очень хорошо знаютъ; но попался какъ-нибудь случайно, все село поднимается на него-Собирается сходъ, решаеть отдать его въ руки посредниву, или становому, или старшинъ; муживъ стонетъ. Наконецъ, одинъ какой-нибудь въ сторонв замвчаетъ, что ужь Богь съ нимъ, пусть выставить ведро, да другой разъ чтобы этого не было. Сейчасъ же одинъ по одному, всъ соглашаются, выставляется ведро водки или два ведра, и цълый день идетъ пьянство. Пьетъ и воръ, и его судьитеперь самые закадычные его пріятели, и всё довольны... Всякій, конечно, согласится, что отсутствіе подобныхъ сценъ въ молоканскихъ обществахъ, кромѣ чести, имъ ничего не приноситъ.

Дълились моловане въ очень еще недавнія времена своимъ достаткомъ и съ мъстной полиціей. Прівдетъ въ село исправникъ или становой, собереть ихъ, и начнетъ читать бумагу, что всёхъ ихъ вельно забрать съ женами и дътьми и представить въ Тамбовъ. Иногда и знали моловане, что это вздоръ, да нечего дълать, чтобы отвязаться, соберутъ рублей по пяти съ двора и поднесутъ. Въ иныхъ мъстахъ этотъ сборъ совершался даже правильно. Моловане, не дожидаясь объъзда, сами собирали контрибуціи и возили, куда слъдутъ.

И все это случалось очень еще недавно; но еслибы вы послушали, что было лётъ сорокъ или пятьдесятъ тому назадъ! Особенно много разсказовъ той поры сохранилосьъ объ исправникъ С-въ. По своему, это быль замъчательно изобрътательный человъкъ. Онъ съумълъ даже молокановъ раззорить. Взносы ихъ ему разъ десять превышали подушные сборы, такъ что въ платежъ этой контрибуціи участвовали даже многіе молокане другихъ уъздовъ...

Отъ безграматности, голода и грязи мив предстоитъ теперъ прямой переходъ въ той страшной безпомощности, съ воторою тамбовскій муживъ идетъ на встрвчу холерв, оспв, сифилису. Пожалуйста, не придавайте никакого значенія всвиъ этимъ комитетамъ, коммисіямъ о народномъ здравіи и т. п. Все это существуетъ положительно только на бумагъ, и ни на вершовъ не проникаетъ въ жизнъ тамбовской деревни. Такимъ же безрезультатнымъ характеромъ отличаются и принятыя, по этой

части, мёры здёшнихъ земскихъ собраній: все та же канпелярская дъятельность и тотъ же прогрессъ на страницахъ оффиціальныхъ бумагъ и протоколовъ. О томъ, какъ свободно гуляетъ здёсь оспа и сифилисъ, можно составить себъ понятіе по следующему, напримъръ, факту. Въ прошломъ году, весною, мив довелось быть, какъ-топодъ вечеръ, въ той же несчастной Кочетовкъ. У перкви передъ папертью стоялъ мужикъ и дергалъ колоколъ за веревку. Изъ деревни неслись какіе-то безсвязные, дребезжащіе звуки. Изъ той, изъ другой избы выходили бабы, повязанныя бёленькими платочками, и, окруженныя ребятишками, направлялись въ церкви. Въ рукахъ, подъ шушпанами, что-то виднелось. Когда все собрались въ паперти, изъ воротъ своего дома вышелъ священнивъ, и, побрявивая цервовными ключами, началъ переходить грязную, всю въ лужахъ, большую дорогу, отселяющую домъ отъ церкви. Направился и я туда же.

- Всѣ собрадись? спросилъ онъ, отпирая церковную дверь.
- Кажись, всъ, батюшка. Вонъ у Митьки Пузанка дъвчонка тоже совсъмъ ужь издыхаетъ, теперь, гляди, не отошла ли ужь, проговорила одна изъ бабъ.
  - Ну, это ужь до завтра.
  - Въстимо до завтра. Теперь когда ужы!

На каменныхъ ступенькахъ паперти стояло пять гробиковъ. Ихъ окружило пять матерей и десятка три или четыре ребятишекъ.

- Оспеннички, отвътила мнъ баба, когда я удивился, что вдругъ столько дътей померло:—оспа валитъ страхъ, такъ изъ двора во дворъ и гонитъ.
- Тавъ вы бы дътей въ сосъдямъ на это время отсылали, у которыхъ еще нътъ заразы, а то что же этовы дълаете—сюда-то ихъ привели.
  - Да окуривать будемъ.

- Что такое?
- Окуривать будемъ. Вотъ какъ будетъ попъ панихидку по нимъ служить, да какъ начнеть ладономъ кругомъ курить, такъ въ этотъ самый духъ ребятишекъ-то и поставятъ. Помогаетъ.
- Можеть быть. Ну, а почему же вы не прививаете оспу? Въдь есть оспенники?
- Есть-то—есть, да вто ее знаетъ, отчего. Оно все равно, что привита, что нътъ.

Оно и дъйствительно все равно. Оспопрививатель свой районъ объъжаетъ года въ три или четыре одинъ разъ, да и прививаетъ-то такъ, что все равно, что она привита, что нътъ. Я тутъ же пересмотрълъ ручонки у всъхъ ребятишекъ. Матери ихъ сказывали, у кого привита, у кого нътъ; на дълъ же оказалась привитою только у двухъ.

Собравши такую обильную жатву въ Кочетовкъ, оспа перешла отсюда, кажется, въ Алексъевку, гдъ, разумъется, повторялось то же самое.

Еслибы земство, вмёсто составленія протоколовь о содержаніи разныхъ санитарныхъ комитетовъ, просто бы наняло доктора объёхать уёздъ и обревизовать осиу на дётяхъ, дёло было бы, кажется, ладнёе. По крайнеймёрѣ, сотни двѣ уцѣлѣло бы дѣтей въ уѣздѣ вслѣдствіе своевременной прививки

Но все это, разумъется, ничто въ сравнени съ сифилисомъ. Оспа губитъ только одно поколъніе; обратятъ вниманіе на нее, станутъ смотръть за правильнымъ прививаніемъ ея, и всъ счеты съ нею покончены; но сифилисъ—дъло другого рода. Тутъ, кромъ непосредственно заразившихся людей, гибутъ въ будущемъ цълыя генераціи. И сифилисъ здъсь страшно распространенъ; есть цълыя деревни зараженныя, и никому нътъ до этого дъла. Изъ того, что я разсказалъ о домашней обстановкъ там-

бовскаго мужика, читатель можеть понять, какую богатую почву пріобрѣль здѣсь для себя сифилисъ. Грязь, бѣднота, тѣснота—чего же еще!

Какія же міры принимаются противь заразы? Положительно никакихъ, то-есть, если хотите, пожалуй, и принимаются, но онъ ограничиваются пріемами ртути, по рецепту містной чернички. Наружная болізнь дійствительно быстро перестаеть развиваться, и уходить, по мъстному выраженію, внутро. Ужаснье всего въ этомъ случав несчастныя дети: зеленыя, съ какими-то старчесвими личивами, съ головой, почти сплошь поврытой, кавъ шапкой, тоненьвимъ струпомъ, въ которому прилипли и присохли волосении. Ихъ тоже лечать и, разумъется, тъмъ же. Чернички и бабки дълають какую-то желтую мазь, въ составъ которой главнейше входить опять-таки ртуть и сёра. Какъ-то я привозиль въ Петербургъ одному доктору, моему университетскому товарищу, баночку такой мази. Разложивши ее, онъ никакъ не могъ понять, зачёмъ примёшивается туда еще шафранъ, который, по его уверенію, несомненно входить въ ея составъ. Потомъ, исполняя его же желаніе, я досталь въ разныхъ увздахъ и въ разныхъ деревняхъ понемножку образчиковъ той же мази — всего я набралъ баночекъ тридцать. Но всё мои старанія узнать, что примёшивается въ мазь еще кром'в ртути, стры и шафрану, такъ и остались совершенно напрасными. Разъ вакъ-то зимою я ходилъ стрылять зайдевь, прозябь и зашель къ знакомой черничкъ напиться чаю.

- А! Зайчивъ! обрадовалась она.
- Да, застрѣлилъ, говорю.

Черничка стала его разсматривать.

- A что, я хочу васъ спросить: можно вамъ будетъ мнъ заднія лапки и ушки его отръзать?
  - Это зачёмъ?

— Такъ нужно.

Я поставилъ непремѣннымъ условіемъ своего согласія на ампутацію заячьихъ ушей — объясненіе ея цѣли. Поломавшись, черничка призналась, что они нужны ей для мази!

- Для какой?
- Отъ французской...
- Ну, думалъ, обрадую я моего доктора, скажу ему о заячьихъ ушахъ, и купилъ у нея баночку мази, въ которой, по ея увъренію, былъ и порошекъ изъ толченыхъ заячьихъ лапокъ. Но она соврада; въ баночкъ этой мази, когда онъ ее изслъдовалъ самымъ тщательнымъ образомъ, не оказалось и слъда составныхъ частей костей или мяса. Послъ всего того, что я дълалъ для открытія этого секрета, я ръшительно отказываюсь понять, какъ они умъютъ такъ строго сохранять его.

Для того, чтобы заразилась вся деревня, достаточно, если сифилисъ попадетъ хотя въ чей-нибудь одинъ дворъ; черезъ пять, шесть лътъ не останется положительно ни одного здороваго семейства. Кто сколько-нибудь знакомъ съ мужицкимъ бытомъ, тотъ очень хорошо знаеть, въ какихъ постоянныхъ, частыхъ, ежедневныхъ почти сношеніяхъ находится важдая семья со всёми остальными. Не достало хлъба, не успъли испечь, или не готовъ еще - сейчасъ въ сосъду, а у сосъда этотъ хльбъ пекла уже зараженная баба или дъвка — ну, и кончено. Я ужь не говорю о такъ-называемыхъ непосредственныхъ зараженіяхъ. При номощи этого рода пропаганды сифилисъ расширяетъ свои владенія, разумется, еще быстре. Надо заметить, что человъкъ, небывавшій въ степныхъ губерніяхъ, ръшительно откажется даже на половину повърить разсказамъ о туземной легкости нравовъ. Ни одинъ ловеласъ, если онъ только не уродъ какой-нибудь, никогда не встръчаетъ совершенно никакого отказа или сопротивленія; о разныхъ же приващивахъ, конторщивахъ, письмоводителяхъ, становыхъ и вообще носящихъ нъмецкое платье, безразлично представляющихся тамбовской крестьянк в господами, я и говорить не стану: вская любовная связь съ ними, кромъ чести и славы, ничего не приноситъ. Поэтому и ръдкая - ръдкая интнадцати или шестнадцатильтняя крестьянская девушка уже не опытная героиня посиделовъ и ночныхъ похожденій у моста, въ конопляхъ, ва огородъ и т. п. мъстахъ свиданій. Шваликъ или, много, косушка водки, фунть кренделей, несколько жамковъ расписанных сусальным золотомъ, обывновенно продающихся на базаръ по восьми, десяти коп. сер. за фунтъ, совершенно достаточный гонораръ за недёлю самыхъ интимныхъ и продолжительныхъ свиданій... И это нисколько не компрометируеть девушку ни въ ея собственныхъ, ни въ чьихъ-либо другихъ глазахъ. При выборв неввсты сыну, отецъ смотритъ почти исключительно со стороны только одной ея экономической полезности, т.-е. сильна ли она и довка ли въ работв. Фактъ совершенно понятный. Тому, у кого ъсть нечего, чья жизнь зависить отъ страшно тяжелаго физическаго труда, тому, понятно, ужь не до ревности — лишь бы съ голоду не умереть. Не бракуеть невъсту за ея прошлое и женихъ, потому что онъ очень хорошо знаетъ, что эти отношенія — общее правило и потомъ, что приложение этого же самаго правила предстоить увидать ему еще и впереди, послъ ея вамужества, съ тою только разницею, что тогда, въ качествъ мужа, онъ надаеть ей тумаковь, чъмъ, впрочемъ, онъ угощалъ еще до женитьбы и своихъ полюбовницъ. Большей разницы не будеть. Скромность, относительная, разумъется, замужнихъ можеть быть совершенно объяснена недосугомъ, большимъ количествомъ работы, изнуряющей женщину къ концу дня настолько, что ужь ей не до амурныхъ похожденій у моста, или въ конопляхъ. Поэтому, замужество для тамбовской крестьянской дівушки, съ ея точки зрівнія, вовсе не находка.

> "Гуляй, гуляй, Маша, Пова воля наша: Замужъ отдадутъ Такой воли не дадутъ",—

услышите вы, проходя лѣтомъ, подъ вечеръ, по улицѣ. И это совершенно вѣрно, это такъ и есть на дѣлѣ. Пова Маша въ дѣвкахъ еще, ее бережетъ, жалѣетъ мать, не трудитъ работою, а поэтому и гульба у нея еще вѣртится на умѣ; а ужь какъ отдали замужъ, свекровь не пожалѣетъ—все кончено.

Прежде, наборы были рёдки, служба солдатская долгая, помёщики—я не говорю объ исключеніяхъ—отдавали преимущественно холостыхъ; солдатовъ поэтому было мало. Теперь же ихъ, по выраженію одного знакомаго мнё здёшняго мужика, "до гибели". А такъ-какъ извёстная вещь, что природа, выгнанная въ дверь, влетаетъ въ окошко, то и вы можете, принимая во вниманіе все вышеписанное, составить себё довольно вёрное понятіе о положеніи безродныхъ солдатовъ... Я никогда не забуду, напримёръ, слёдующаго случая.

Когда я бываю въ деревнъ, то, во-первыхъ, въ качествъ единственнаго почти граматника въ цъломъ округъ и потомъ вслъдствіе того, что я никогда не отказываюсь писать письма и разныя прошенія и ничего за это не беру (дьячокъ беретъ за письмо курицу), ръдкую недълю мнъ не приходится писать какого-нибудь солдатскаго письма.

Вотъ приходитъ ко мнѣ разъ знакомый мужикъ, Михайло, по прозванію Копинка, и проситъ написать письмо къ сыну—сынъ солдатъ. Полагаю, моимъ читателямъ извѣстно, что такое солдатское письмо, и потому я не буду здѣсь объ этомъ распространяться; но онъ, вѣроятно, не знаеть, какь оно пишется; къ тому, кто пишеть, приходить почти вся родня и приходять за тёмъ только, чтобы сказать: и отъ меня, дяди его, Василія Өедорова, нижайшее ему почтеніе. Такъ и на этоть разь, пришло почти цёлое семейство писать письмо. Надо зам'ятить, что я натор'яль по этой части до удивительной виртуозности; знаю всё любимыя выраженія, и письма, мною писанныя, считаются во всемъ околотк'я самыми лучшими, потому что я никогда не умничаю, а просто пишу подъ диктовку, и раскрашиваю время отъ времени письмо разными выраженіями, въ род'я, наприм'ярь, классическаго "по гробъ твоей жизни". Написалъ я даже и прелюдію, послалъ и родительское благословеніе и надо, значить, теперь писать уже отъ жены.

- Ну, пиши, заговорила баба:—супруга твоя, Авдотья Семеновна, цалуеть тебя несчетное число разъ въ сахарныя твои уста.
- A объ сынъ-то что жь, забыла? подсказаль ей свекоръ.
  - Объ сынъ послъ.
- Ну, что жь, объ сынъ-то? спросиль я, отправивъ попълуй въ сахарныя солдатскія уста.
- Еще пиши: родился у меня въ нынѣшнемъ году сыночевъ...

Я остановился. —Зачёмъ же ему объ этомъ-то писать?

- А что жь? спросила наивно баба.
- Какъ что?—Сама знаешь—развѣ онъ тебѣ скажетъ спасибо.
- А онъ-то, что жь, думаешь, безъ нея смиренничаеть тамъ, что ли? вступился свекоръ.—Ничего, Дунька, я это дѣло самъ понимаю. Такихъ рожай! малый славный весь въ отца, въ Гришку выкинулся: такой же курчавый.
  - Ну, что-жь, писать? переспросиль я у матери.

- Да въдь я жь сказывала—пиши. Чтожь теперь съ вымъ подълаеть. Не тушить же его?
  - Такъ я и написалъ...

Свидътельствую также и тотъ фактъ, что солдатъ, придя въ отпускъ и увидя такое приращение своей семьи, нисколько не бываетъ въ претензіи, нотому что очень корошо знаетъ, что и у него у самаго рыльце въ пушку, да и женины проказы вовсе не одиночное явление. Ну, и стало быть, претендовать не на кого и не изъ чего...

И такой прибылой сынь, владёлець двухь отцовь, оказываеть — беру оффиціальное выраженіе, — своему законному родителю всю слёдуемую по обычаю почтительность и покорность, активный же виновникь его рожденія не предъявляеть на него никакихъ правъ. Разв'є иногда, пьяненькій, см'єха ради, гд'є нибудь въ кабак'є, если малый вышель хорошій, похвастается своимъ авторствомъ. Но и только...

Изъ нижеслёдующаго разсказа читатель увидить, какія вещи возможны здісь еще и по настоящее время. Восьмого іюля бываеть ежегодно деревенская ярмарка въ сель Избердей, Липецкаго увзда. Само-собою разумьется, что эта ярмарка не больше, не меньше какъ обыкновенный базаръ, только несколько въ большемъ размере. Прівзжаеть десятка три мещань, торговцевь враснымь товаромъ, т.-е. ситцемъ, коленкоромъ, плохими шелковыми матеріями самыхъ отчаянныхъ цвътовъ и рисунковъ; прівзжаеть нісколько семействь цыгань, торгують лошадьми, ворують, а жены и дочери поють, плящуть и распутничають съ управляющими, писарями, конторщиками, прикащиками, разными письмоводителями посреднивовъ, становыхъ, следователей и пр. и пр. Прівзжаетъ трактирщикъ, снимаетъ подъ заведение избу попросторнье, вывышиваеть вывысочку съ изображениемъ самовара и нъсколько чашекъ-и воть вамъ Избердеевская ярмарка.

За исключениемъ упомянутыхъ аристократовъ, къ которымъ следуетъ прибавить еще пять-шесть мелкопоместныхъ пом'вщиковъ, да десятовъ духовныхъ-весь остальной наличный составъ покупателей — муживи и особенно бабы и девки. Для читателя, небывавшаго въ деревнякъ. надо сказать, что ярмарка своего рода праздникъ для всъхъ окрестныхъ селъ, и поэтому бабы и дъвки на армарку ъдутъ всегда не иначе, какъ одъвшись во все, что только есть у нихъ лучшаго. Посетительницы Избердеевской ярмарки наряжаются съ особеннымъ тщаніемъ еще и по той причинь, что знають, что тамь ихъждуть упомянутые выше аристократы, съ которыми уже сведено знакомство, разумъется, прежде, но съ которыми на этотъ разъ предстоить гульба не въ примеръ пріятнейшая, т.-е. угощеніе оръхами, жамками, кренделями, сусливами, а то, гляди, пожалуй, какой еще и платочекъ подарить, не то и вовсе кисейную рубашку купитъ.

Отправился, отъ нечего дёлать, — благо близко—на эту ярмарку и я, въ одну лошадь, на бёговыхъ дрожкахъ. Потолкаюсь, думалъ, въ народё и съёзжу ночевать тутъ недалеко къ одному знакомому купцу на мельницу. Дёло было часовъ въ пять послё обёда. Только я въёхалъ на базарную площадь, слышу кто-то окликнулъ меня. Оборачиваюсь. Ба! знакомое созданіе — здоровенный юноша 25 лётъ, сынъ помёщицы, прослужившій около года въ канцеляріи предводителя, вышедшій въ отставку и теперь, въ качестве одной изъ мелкихъ туземныхъ властей, совершенно безъ всякаго дёла наслаждающійся природою и тремя бывшими горничными его матери.

- Куда это вы?
- Да вотъ, говорю, хочу ярмарку посмотрътъ.
- Пора, пора... въдь завтра все кончится, послъдній день. Но ужь за то, чъмъ я васъ, батюшка, угощу. Тсі и онъ поцаловалъ кончики пальцевъ.

- Чъмъ же это?
- Нътъ, не скажу, поъдемте ко мнъ.
- Невогда, говорю, куда еще вхать!
- Ну воть, что за глупости! Я сняль цёлую ригу, навалиль сёна, постлаль коврами, простынями—магометовь рай! Вы что думаете? вёдь я развё одинь? У меня тамъ тридцать-шесть дёвокъ воть ужь вторыя сутки заперты. Ей-Богу!..

Подумалъ, подумалъ и согласился. Штука, должно быть, любопытная. У. вскочилъ ко мнв на дрожки, чтото крикнулъ стоявшей съ нимъ рядомъ дввев или бабв, та кивнула ему и мы повхали.

- Перепелви мои всѣ цѣлы? спросилъ У. солдатаденщика или лакея своего, недвижно стоявшаго у запертыхъ воротъ риги.
  - Всв цылы, ватебл-діе.
  - Отпирай.

Изъ риги слышался визгъ, хохотъ, пъсни. Замътно было, что узницы не особенно тяготились своими заключениемъ.

- Перепелки мои! закричалъ У.—Ну! Что же, теперь купаться?..
  - Далеко это?
  - Нътъ, вонъ сейчасъ черезъ улицу.
- У. сейчасъ же началъ раздъваться, все снялъ съ себя, вромъ сапоговъ, сорочки и дворянской фуражки съ краснымъ околышкомъ.
  - Идемте!
  - Я тронуль возжами и повхаль за всей этой компаніей.
  - Пъсни пойте! командовалъ У.

Дъви, разумъется, сейчасъ же запъли.

Въ такомъ костюмѣ, окруженный своими перепелками, онъ перешелъ черезъ улицу, повернулъ направо и остановился на берегу, у моста.

— Ну! крикнулъ онъ.

Перепелки отошли отъ него шаговъ на десять и стали раздъваться.

— Что-жь вы не слъзаете съ дрожекъ? кричалъ онъ мнъ, садясь на разостланный деньщикомъ на травъ, у берега, желтый фуляровый платокъ.—Ну, готовы жамки?

Солдатъ подалъ два свертка жамокъ.

— Н-н-ну! Перепелки мои!

И высоко поднявъ надъ головою руки съ свертками жамковъ, онъ съ разбъга бросился въ воду, какъ-то не почеловъчески, а полошадиному, крича и гогоча. Когда перепелкі, одна по одной, тоже попрыгали въ воду и когда, окруживъ его, начали вырывать жамки, я услыхаль уже совершенно лошадиное ржаніе, громко и ръзко покрывавшее и звонкіе голоса, и плескъ перепелокъ, далеко отдававшіеся по ръчкъ...

- Это у него каждый годъ заведено, говорилъ мив мой знакомый купецъ, когда я сталъ передавать ему эту сцену.
- И въдь какой насчеть этого дъла пакостникъ: намедни свояченица моя въдь насилу убъжала отъ него, съ полверсты гнался, да, спасибо, мужикъ по дорогъ въ телегъ ъхалъ, такъ ужь она къ нему кинулась: "спаси, говоритъ, увези меня", ну онъ и отсталъ.
  - Да на что жь это ржеть-то онъ полошадиному?
- А это ужь, значить, въ чувствіи своемъ онъ произошоль, это у него первое дёло: какъ увидаль какую дёвку, или бабу молодую, такъ сейчасъ и заржеть. Это всегда...

Столько уже страницъ написалъ я о тамбовской деревнъ, столько уже перечислилъ ея печалей, и не сказалъ еще ни одной радости... Мало ихъ, этихъ радостей. Да и какая радость сюда заберется, что ей туть делать? Мив не кочется размазывать описаніе разныхъ свадебныхъ обрядовъ, разныхъ отжившихъ уже свое время празднованій на Троицу, на Ивана Купала, Семивъ и пр. Все это, можеть быть, и очень поэтично, но современнаго смысла и значенія совершенно не имбеть. Да и играетъ во всемъ этомъ главную роль водка, ну, а объ ней я уже достаточно говориль, и радости въ ней мало. Мало радости и въ деревенскомъ помещичьемъ быту, о которомъ я еще ничего не говорилъ и о которомъ нельзя же ничего не сказать. Страшная, смертная царить здёсь скука, такая скука, что и дёваться не знаешь куда отъ нея. И дышеть на меня здёсь отовсюду эта скука, вовсе не потому, что мои радости и мои печали не ихъ радости и не ихъ печали--- нътъ, имъ самимъ, между собою, самимъ съ собою скучно. Каковы бы ни были радости прошлаго времени, но все же онъ радовали людей. Еслибы эти письма я писаль въ то время, я бы могъ говорить объ этихъ радостяхъ, все равно, сочувствоваль ли бы я имъ, или неть, но теперь, жакъ же говорить о томъ, чего нътъ? Не воодушевить же увеселеніе для тамбовскихъ пом'вщиковъ, когда они и сами не знають, куда сбъжать со скуки...

Баллотировка, эта великая радость временъ прошедшихъ, утратила теперь все свое значеніе и всю прелесть. Нътъ теперь и чудовищныхъ съъздовъ, когда собирались, бывало, по цълому уъзду къ кому-нибудь на имянины и когда вся эта толпа, по нъскольку дней и ночей сряду, пила, ъла, плясала. Прошла пора и чудовищныхъ охотъ. Но объ охотахъ я уже говорилъ. Не радуетъ никого и наступленіе когда-то знаменитой лебедянской ярмарки, куда, бывало, съъзжалась вся сосъдняя холостежь, цыгане, ремонтеры и гдъ ставились на карту лошади, заводы, дъвки, цълыя деревни. Давно ли я живу на свътъ, а и я еще помню у сосъдей и домашнюю музыку, и домашній балеть...

Утрата этихъ радостей ничемъ не заменена.

Стольнется у кого-нибудь случайно два-три семейства и начнуть проектировать, какъ бы устроить хотя театръ что ли, или литературный вечеръ съ музыкой, но даже и эти проектированья, которымь уже ничто не можеть мъшать, ни недосугь, ни средства, какъ-то вялы, искусственны: всф очень хорошо знають, что изъ этихъ проектовъ положительно ничего не выйдетъ, кромъ одной пустой болтовни. А празднаго времени такъ много, такъ хочется убить его какъ-нибудь. Читать-привычки не сдвлано, и давить всёхъ скука. Примутся убивать ее — и станетъ еще скучнъе. Затъютъ, положимъ, барышни кататься зимою. "Ты, Катя, смотри же прівзжай, и ты, Маша, и ты, Люба". Събдутся. Велять имъ хмурые родители запречь тройку, и повдуть онв, однв одинешеньки, безъ "кавалеровъ", потому что печальные родители больше уже не посылають въ городъ, гдв стоить полкъ, за офицерами. Пробдуть несколько версть, прозябнуть, вернутся; ихъ вствтать опять тв же хмурыя лица, и станеть имъ еще скучиве, еще тошиве.

Удастся, наконецъ, какъ-нибудь устроить "литературный" вечеръ. Но и туть того гляди—бъда. Выбрала какая-нибудь Машенька для чтенія, ну хоть, положимъ, "Огородника" что ли некрасовскаго, да и прочитала на гръхъ. Господи, ято туть поднимается! И безнравственная-то она, и чего-чего только не наслушается она и дома, и на сторонъ о себъ не узнаетъ!

Невыразимо жалки мнъ эти Катеньки, Сонички, Лизаньки. Умственной жизни нътъ у нихъ, разумъется, никакой, нътъ и физической радости: негдъ имъ ни поплясать, ни въ горълки поиграть, ни интрижку какую свести. Сидятъ онъ себъ сиднемъ, что называется, ни сами нивуда, ни въ нимъ нивто. Развѣ заѣдетъ становой приставъ за какой-нибудь недоимкой; ну и отведутъ скольконибудь душу, узнаютъ коть сплетни уѣздныя. Я никогда и не подумаю сравнить ихъ горькую жизнь съ бѣдной, но вольной, здоровой жизнью крестьянки. Какъ это можно! Та вольная птица. Обыкновенно у насъ толкуютъ объ искусственности столичной жизни. Нѣтъ, я бы показалъ, до чего съумѣли извратить всѣ человѣческія понятія о чести, обязанностяхъ и правахъ женщины здѣсь, гдѣ, кажется, такія ужь непосредственныя и постоянныя отношенія въ природѣ, гдѣ все это рѣшительно ужь ни на что не нужно и гдѣ все совершается единственно въ силу одного обезьянства.

Немилосердно длиненъ тамбовскій осенній и зимній деренскій день! Если барину стукнуло пятьдесять, то воть вакъ онъ его проводить. Подымется съ громаднаго двуспальнаго ложа, украшеннаго резными изображеніями амуровъ, сердецъ, и надъваетъ ватный халатъ и красные торжковскіе сафьянные сапоги. Въ передней, холодной, съ промерзшими окнами, надъ грязнвишимъ мвднымь тазомь, изь такого же грязнаго рукомойника, при помощи полусоннаго, оборваннаго и вонючаго Степки, совершается умовеніе. Рано еще. Всего еще четыре, много, пть часовъ утра, до свёту долго; солнце встанетъ въ восемь. Въ залъ, на ломберномъ желтомъ столивъ, приготовять самоварь. Старуха-экономка стоя наливаеть чай, а баринъ начинаетъ ходить по комнатамъ, съ трубвой. Являются за разными привазаніями приващики, конюха, поваръ, староста. Всв они уже получили приказанія съ вечера еще; теперь же они приходять спросить, не будеть ли какихъ измененій. Хожденіе взадъ и впередъ по комнатамъ съ трубкою продолжается до 8 часовъ. Экономка все это время стоитъ, зѣваетъ, поправляеть платокъ у себя на шев или на головв, щиплеть

кончикъ фартука. Въ девять часовъ опять чай. Этотъ чай разливаетъ уже сама барыня и самоваръ данъ уже на большой "банкетный" столъ, что стоитъ среди зала и который, несмотря на то, что имъетъ столько же ножекъ, сколько у паука, все-таки ходуномъ ходить. Чаще всего баринь съ барыней не въ духв, а потому говорять другу шпильки, придираются къ Катенькамъ, Машенькамъ за какую-нибудь растегнутую пуговку или булавку. Послв чая баринъ идетъ по хозяйству, барыня идеть въ дъвичью, а Катенька садится къ своему "гробу", какъ зоветъ она разбитое въ дребезги фортепьяно, и начинаеть разыгрывать русскіе романсы. Баринъ наткнулся на пьянаго конюха, который велъ поить жеребца и упустиль его. По старому, его следовало сейчась же, туть же... ну, а теперь, что съ него возьмешь? Огорченіе. Барыня, у которой когда-то вся гостинная была биткомъ набита дворовыми девками, брюхатыми и небрюхатыми, стрижеными или нестрижеными, теперь, очень естественно, въ тоскъ, чувствуя свое одиночество и видя въ девичьей только трехъ-четырехъ старухъ, бывшихъ кружевницъ, теперь ни къ чему негодныхъ, и которыя остались у нея единственно ради этой негодности и древности своей. Одной, еще видящей коечто, было дано такое дрянное, самое простое кружево, то-есть узоръ: авось, думала барыня, сплететь, - все Катенькъ годится на что-нибудь. Но старуха чортъ знаетъ что напутала. Огорченіе. Слышала Катенька въ прошломъ году, зимою, на балъ въ клубъ, въ ихъ уъздномъ городъ, куда ее насилу отпустили съ теткой, прехорошенькій романсь, петый тамъ пыганами: "Не увзжай, голубчикъ мой". Катенькъ онъ очень понравился; по прівздъ домой, она его вакъ-то и запой. Услыхали, да такую ей задали головомойку, что Катенька три дня проплакала. "Мой домъ, сударыны, мой домъ не распутный какой, чтобъ

въ немъ эти мерзости распъвать. Если ужь вамъ пріятно, такъ можете идти куда угодно, но здъсь я этого не позволю! и т. д., и т. д. Теперь Катенькъ страхъ хочется спъть "Не увъжай, голубчикъ мой", но она боится, и это, весьма натурально, причиняеть ей огорченіе. Въчась пообъдають. Старшіе лягуть отдыхать, а Катенька... должно быть, и она тоже отдыхаеть, потому что, когда она придеть къ вечернему чаю, у нея глазки красные, припухшіе. Вечеромъ баринъ раскладываеть гранъ-пасьянсъ или играеть самъ съ собой въ преферансъ; барыня гадаеть; Катенька перебираеть что-нибудь у себя въ комодъ или опять стонеть на фортепьяно. Въ девять ужинъ и повальный сонъ...

Но скука этой жизни все-таки ничто, въ сравненіи со скукой, какая царить въ дом' стараго убяднаго баллотировочнаго авторитета. Желчь и гнетущая сварливость тамъ еще ужаснее, потому что все эти огрызки исполнены безконечнаго самолюбія. Такъ или иначе, всв они выдавались изъ ряда, главенствовали, ворочали, а теперь... Меня особенно интересоваль здёсь одинь старикъ, игравтій когда-то видную, первую роль, а теперь засвышій безвыходно въ своемъ углу. Ни одинъ лакей у него не въ состояніи прожить больше місяца, это ходячая галда какая-то. У него до ста дёлъ съ прислугою. Онъ съ утра до ночи пишеть жалобы въ посредникамъ, становымъ и все это жалобы на убъжавшую прислугу... Разумъется, всь онь остаются безъ послъдствій, но онъ все-таки пишеть, длинный, худой, ожесточенный...

## Тамбовскіе Семирамидины сады.

Несколько леть тому назадь, по дороге изъ Козлова въ Воронежъ, не доважая двухъ-трехъ верстъ до станціи Муравьево, глазамъ пассажировъ представлялась довольно странная картина. Во всв стороны большой барской усадьбы быль раскинуть обширный старый садъ. Одна половина его, обращенная къ полю, стояла вся зеленая, цвътущая, — другая, что примыкала въ деревнъ, стояла вся сухая. Ни одного живого деревца, ни одной зеленой въточки, ни одного листика. Картина была до такой степени оригинальна и такъ бросалась въ глаза, что всв невольно обращали на нее вниманіе и спрашивали другь друга. Я живу въ этой м'естности, мне часто приходится вздить по этой дорогв и, въ качествв туземца, едва ли не сотню разъ приходилось разсказывать сосъдямъ-пассажирамъ чудесную исторію засохшаго сада. Действительно, это нѣчто сказочное. Тѣмъ не менѣе однакожь это факть. Дело воть въ чемь и воть какъ происходило.

Владълецъ этой усадьбы, представляющей теперь такой странный видъ, нъкогда былъ довольно богатый баринъ, жилъ безвывздно въ Москвъ, гдъ служилъ въ какомъ-то такомъ учрежденіи, гдъ всъ служащіе, кромъ писарей, числятся почетными членами и служатъ "изъ чести". Понятно, онъ не быль особенно завалень работой и дёлами, имёль большой досугь, который и короталь въ англійскомъ клубъ. Здёсь, въ имёніи, жиль управляющій. Само собою разумётся, какъ въ каждомъ заброшенномъ имёніи, хозяйство шло чорть знаеть какъ. Управляющій этотъ пьянствоваль, дебоширничаль, но держался прочно, благодаря тому, что сестра его, барская любовница, до такой степени забрала въ руки старика-москвича — клубиста, что, какъ разсказывали мужики, время отъ времени ёзжавшіе въ Москву съ провизіей къ барину, онъ быль "при ней", т. е. въ ея присутствіи, "какъ малый ребенокъ".

- Выйдеть онъ, кормилецъ нашъ, говорили мужики, ручки заложитъ въ карманчики, принесутъ ему въ переднюю кресло, сядетъ онъ въ него и начнетъ разспрашивать.
  - Про хозяйство?
  - Нътъ. Этого дъла онъ совсъмъ и не понималъ....
  - Такъ про что же?
- Про разное, милый человъвъ. Есть ли у насъ разбойники, много ли волковъ, лисицъ въ лъсахъ. Не заходятъ ли къ намъ медвъди...
  - Охотникъ былъ?
- A Господь его въдаетъ. Все страшное любилъ. Разспроситъ и самъ начнетъ разсказывать.
  - Про что же самъ-то вамъ разсказывалъ?
- Тоже про разное. Про папу римскую, про китайцевъ, про звърей разныхъ.
- А объ имѣніи, о хозяйствѣ ничего не спрашивалъ, нивогда?
- Нътъ. Это, говоритъ, не мое дъло. Объ этомъ вы довладывайте Маланьъ Петровнъ. Это какъ она хочетъ. Это ен дъло. Я въ это не мъшаюсь...
  - Ну и что-жь?

— Извъстно что. Развъ она супротивъ брата пойдетъ? Оедька кривой началъ было ей жаловаться на ея брата — управляющаго-то, а она какъ топнетъ на него ногой. Это, говоритъ, еще что такое? Да онъ вамъ за мъсто отца поставленъ отъ барина—бунтовать?.. А?

Вообще, изъ разсказовъ мужиковъ и по слухамъ, которые доходили изъ Москвы, баринъ представлялся человъкомъ болъе чъмъ просто глупымъ. Такимъ онъ казался мужикамъ, такимъ онъ былъ и въ нашемъ представленіи.

Въ этомъ имѣніи великолѣпная охота. Протекаетъ какая-то маленькая рѣчка съ множествомъ ручьевъ, заливчиковъ, берега низкіе, затопленные, и по всѣмъ этимъ низамъ такая масса дупелей и бекасовъ, что весной, осенью и въ серединѣ іюля всѣ мы, сосѣди, обязательно ужъ тамъ перебываемъ каждый годъ. И утро' и вечеръ идетъ стрѣльба, а дичь и не думаетъ убавляться.

Понятно, всёхъ "насъ", т. е. помёщивовъ, приходившихъ и прівзжавшихъ на охоту, управляющій встрьчаль и провожаль самымь радушнымь манеромъ. Всъ эти угощенія онъ устраиваль у себя во флигель, такъ какъ огромный барскій домъ повидимому съ повонъ в'яку стояль заколоченнымь. Любители "выпить и закусить" очень даже "одобряли" управляющаго, находя, что онъ "услужливый малый" и, хотя и "халуй", но его "сажать" съ собою можно, потому что онъ "свою точку знаетъ" и не забывается. Съ нъкоторыми, конечно изъ тъхъ, что "помельче", у него было даже прямо пріятельское отношеніе. У него были двъ или три очень хорошихъ борзыхъ, подаренныхъ однимъ изъ нашихъ же помъщивовъ, дошедшимъ до полнаго оскудънія и теперь ликвидировавшимъ охоту. Съ этими борзыми онъ присоединялся въ "намъ" во время нашихъ осеннихъ походовъ за зайцами, лисицами и волками. Тутъ онъ быль ужъ нашимъ гостемъ. Конечно, "мы" всъ говорили ему "ты":--"Григорій Петровъ, садись", "Гриша, да садись,—ну, что торчишь?" и проч.

Мужики, видя такое постоянное общене его и якшаніе съ "нами", проникались къ нему большимъ почтеніемъ и относились "ужъ совсёмъ не какъ къ своему брату", а скоръй какъ къ "барину": стояли безъ шапокъ, говорили ему: "твоя милость" и если неговорили ему: "мы ваши, а вы наши", то просто по недогадливости... Я не помню разсказовъ о какихъ либо его жестокостяхъ. Конечно, "въ зубы заъзжалъ", но въ ту пору это большимъ неудобствомъ не считалось, такъ же точно какъ и порокомъ, сколько нибудь предосудительнымъ. Было, словомъ, отношеніе вполнъ сносное, какъ у большей части всъхъ "насъ". Я не помню также разсказовъ о его похожденіяхъ по части амурной, которые носили бы характеръ насилія. Амуры были, разумъется, но о безобразіяхъ не было слышно.

Такъ продолжалось это вилоть до 19-го февраля, т. е. до новаго положенія. Объявленіе воли, впрочемъ, не вызвало ничего особеннаго. Какъ и у всёхъ почти, не вышло никакихъ недоразуміній сколько нибудь буйнаго характера. Мужики остались, какъ на издільной повинности, и барщина, хоть и съ ограниченнымъ количествомъ рабочихъ дней, продолжалась. Хозяйство все шло по прежнему пока, т. е. и конный заводъ, и овцы—все это продолжало существовать и не распродавалось. "Гриша" по прежнему кутилъ, "игралъ барина". Новое положеніе, повидимому, ничего не измінило и во взаимныхъ отношеніяхъ Гриши къ мужикамъ.

- Ну, что, какъ у васъ? бывало спросишь его.
- Ничего-съ. Благодаря Бога, все тихо, спокойно; ослушаній никакихъ. Вотъ что будеть дальше, какъ баринъ прівдетъ...
  - А развъ ждете вы его?

į.

- Объщалъ. Сами изволите знать, какіе теперь ужь доходы. Развъ можно на нихъ въ Москвъ жить.
  - Совсѣмъ, значитъ, сюда ѣдетъ?
- Да, надо такъ полагать. Старикъ-то останется совсёмъ, а сыновыя лётомъ въ отпускъ будуть къ нему пріёзжать.

Надо замѣтить, что у старика Николая Михайловича было двое сыновей, которые служили штабсъ-ротмистрами въ какомъ-то гвардейскомъ полку въ Петербургѣ, получали отъ него содержаніе, долговъ не дѣлали и считались, по слухамъ, "дѣльными" и "учеными" офицерами. Одинъ—Николай—современемъ разсчитывалъ быть покорителемъ какого нибудь царства, хотя бы и самаго маленькаго, другой — Федоръ, младшій и особенно "ученый"—быть въ этомъ предпріятіи начальникомъ штаба. Но я забѣгаю нѣсколько впередъ. Обо всемъ этомъ мы узнали лишь послѣ, когда они побывали у насъ и съ нами перезнакомились...

Прошель этоть слухь о прівзді въ намь новаго сосвла, т. е. не новаго конечно, а до сихъ поръ невиданнаго, и всёхъ насъ заинтересовало: что это за человёкъ ъдетъ. Во всякомъ случаъ, баринъ врупный, богатый, съ большими связями. Услыхали мы объ этомъ ранней весной, когда еще только показалась проталинка и кое-гдъ зачернёла земля. Но вотъ посинёль ледъ на реке, побъжли ручьи, по вечерамъ высоко въ небъ сталъ слышаться свисть крыльевь летящихь утокъ; слабо издалека, оттуда же сверху доносится врикъ дикихъ гусей. Еще нъсколько дней и ръка тронулась. Въ это время дичи въ полъ "взять" нечего и она обывновенно вся по берегамъ ръки, на озерахъ, въ заливахъ. Выше я ужъ сказалъ, что по владеніямъ Николая Михайловича протекала такая именно изобильная всякими удобствами для дичи ръка, и теперь, въ эту раннюю пору, она дъйствительно чуть не сплошь покрылась стадами прилетъвшей дичи.

Въ числѣ прочихъ, пошелъ съ ружьемъ и собакой и я на эту рѣку. Походилъ по берегамъ, разумѣется вдоволь наохотился, усталъ и-зашелъ отдохнуть и закусить къ "Гришѣ" на барскій дворъ.

- На той недълъ ждемъ.
- Такъ рано?
- Да-съ. У меня ужь все готово въ прівзду.

Дъйствительно, въ домъ окна открыты, босоногія бабы съ засученными по локоть рукавами стоять на подоконникахъ и моють стекла въ рамахъ. Изъ каретнаго сарая выдвинули на дворъ старинную громадно-высокую карету, съ полинялыми позументами на козлахъ, съ позолотой, потускнъвшей и облупившейся на дверцахъ, наверху. Я отъ нечего дълать осмотръль ее и снаружи, и снутри. Въ домъ я никогда не бывалъ, пошелъ и туда и его осмотрълъ. Окна всъ настежь; день былъ чудесный, ясный; свъжая, молодая зелень такъ ярко и весело виднълась изъ этихъ оконъ, а въ домъ, какъ въ гробу — сыро, мрачно и такой тяжелый запахъ старой-престарой плесени, что никакъ не можетъ одолъть его даже и свъжій весенній воздухъ, вольно и властно ворвавшійся въ растворенныя настежь окна.

— Соровъ лътъ не отпирали. Живой ноги тамъ не было, разсказывалъ управляющій.

По стънамъ въ залъ и гостинной висъли портреты генераловъ, военныхъ или статскихъ — не разберешь, въ какой-то удивительной формъ, напудренные, въ нарикахъ, со звъздами и необыкновенно пухлыми подбородками и розовыми щеками. Что бы они подумали, если бы могли думать, при встръчъ съ своими внучатами? — невольно пришло мнъ въ голову, когда, разсмо-

тръвъ всъхъ ихъ порознь, я еще разъ, уходя, оглянулся на нихъ на прощанье...

Я отдохнулъ, закусилъ у "Гриши". Пора было уходитъ.

- A въдь вамъ, кромъ хлопотъ теперь, вотъ по встръчъ, будеть ужь не то житье?
- Извъстно, ужъ того времяпрепровожденія не можеть быть-съ.
  - А что, старикъ-то капризный?
- Нътъ, какой капризный! А такъ, самодуръ. Втемяшется ему что въ голову, ну и сходить съума. Возни съ нимъ много будетъ. Ну, да сестра угомонитъ. Она съ нимъ церемониться не любитъ.

Дъйствительно, черезъ недълю эта самая карета, запряженная шестерней съ форейторомъ, раскачиваясь и
какъ-то колыхаясь на безчисленныхъ ремняхъ и рессорахъ, проъхала мимо моего дома. Въ каретъ сидълъ
"Гриша", увидалъ меня и раскланялся. Очевидно, онъ
отправлялся въ нашъ городъ на встръчу господамъ. Такъ
и вышло. На другой день, въ самый объдъ, эта же карета прослъдовала обратно, причемъ "Гриша" сидълъ
уже на козлахъ, а внутри кареты виднълись, очевидно,
старикъ Николай Михайловичъ, съ подругой дней своихъ,
Гришиной сестрой. За ними на трехъ тройкахъ, запряженныхъ въ телъги, провезли ихъ багажъ, сундуки, чемоданы, узлы и проч. Еще черезъ недълю кой-кто изъ
"нашихъ" успълъ побывать у него, съъздили познакомиться и засвидътельствовать свое почтеніе.

- Ну, что, видѣли?
- Вельможа!..
- Знаете, эдакое обращение...
- Видно сейчасъ, что изъ высшаго общества.
- Камердинеръ французъ, поваръ французъ...

Дальше изъ разспросовъ можно было догаться, что вновь прівхавшій по летамъ, по привычкамъ и по образу

жизни должно быть очень любопытная и древняя рѣдкость. Тѣмъ не менѣе ни о какихъ его начинаніяхъ и предпріяхъ ничего не было слышно.

Въ серединъ мая прівхали въ отпусвъ "молодые господа". Черезъ нъсколько дней, они побывали кой у кого изъ сосъдей съ визитами и между прочимъ у меня. Обывновенные гвардейскіе офицеры. Въ Петербургъ у насъ оказалось много знакомыхъ. Поговорили о лошадяхъ, о француженкахъ... Они мив показались очень милыми "молодыми людьми съ прекрасными манерами" и вполнъ подходящимъ для нихъ образомъ мыслей. Отъ имени старива-отца они звали въ себъ. Разумъется, я об'вщаль прі вхать и дівствительно собирался черезь нівсколько дней побывать у него, но туть совершенно неожиданно мнъ представилась надобность скоръй ъхать въ Петербургъ и я убхалъ, не отдавъ имъ визита. Я вернулся въ деревню на нъсколько дней ужъ поздно осенью, когда все ужь было серо, голо, сыро; листья на деревьяхъ облетели и только врасныя висти рябины, да врасныя полосы гречи и оживляли эту скучную сврую. картину. Въ эту пору бывають последние дни охоты за болотной дичью: она собирается на отлетъ и опять стадами собирается на ріви и озера. Разумівется, этими последними днями я не могь не воспользоваться и отправился съ ружьемъ опять на берега и заливы той же ръчки. Походиль, пострыляль; заходить отдыхать и закусывать въ "Гришъ" было теперь какъ-то неловко, а "тамъ" я не быль еще и съ визитомъ, стало быть тоже нельзя было зайдти. А дождивъ мелвій, частый насквозь промочиль. На краю девевни стояла довольно просторная и чище другихъ изба. Туда я и зашелъ обсущиться, выпить водки, чего нибудь закусить.

<sup>—</sup> Ну, что, ребята, какъ поживаете при господахъто? Лучше теперь?

- А намъ, баринъ, все равно. Они, господа-то, до насъ не касаются... Ихъ и видимъ-то мы только въ новомъ саду.
  - Въ какомъ это новомъ?
- Ахъ, милый человъвъ, и не спрашивай. Такое у насъ дъло затъяно, что и разсказать тебъ невозможно. Копаемъ для деревьевъ ямы, да такія, что чуть-чуть не съ погребъ ростомъ, глубиной съ колодецъ.
  - Зачвить же это?
  - Такія большія дерева будеть сажать.

Когда я шелъ назадъ домой, нарочно взялъ дорогу мимо этого новаго сада. Былъ ужъ вечеръ, темнѣло, работа кончилась, но колоссальныя ямы дъйствительно были вывопаны по всему пространству двухъ-трехъ десятинъ, окопанныхъ канавой и, очевидно, предназначенныхъ для этого будущаго сада или парка. Затъя, очевидно, была большая, но я еще и не къ такимъ штукамъ привыкъ и никакого особеннаго вниманія на всю эту исторію не обратилъ. Черезъ два-три дня я собрался и поъхалъ съ визитомъ къ Николаю Михайловичу.

Старивъ былъ дъйствительно на ръдкость. Я не знаю, есть ли еще такіе гдъ нибудь. Это была удивительная смъсь знанія съ круглымъ невъжествомъ, самыхъ гуманныхъ воззрѣній и понятій съ дикими взглядами. Ко всему этому надо еще прибавить массу московскихъ затъй, привычекъ и чудачествъ. Сыновей ужъ не было, они уъхали въ Петербургъ. Я зналъ, что у него идутъ переговоры съ муживами объ уставной грамотъ, зналъ, что дъло затянулось, и зналъ причину: онъ хотълъ, чтобы муживи переселились на другое мъсто, на тотъ конецъ дачи, а они не соглашались на это переселеніе.

- Ну, что, ваше превосходительство, какъ намѣреваетесь разобраться съ вашими крестьянами? спросилъ я.
  - Переселю. Во всякомъ случав, переселю. Силой

и "по закону" — онъ иронически выговорилъ это слово нельзя, ну такъ хитростью...

- Хитростью!.. То есть какъ же это?
- Ну, тутъ вы ужъ меня извините: я—того, я вамъ не могу пока сказать. Но эта счастливая идея мнѣ совершенно случайно пришла въ голову и я ее приведу въ исполненіе. Я уже началъ приготовительныя работы...

Все это онъ говорилъ не то чтобы съ какой затаенной злобой, но съ какимъ-то хитрымъ и въ то же время торжествующимъ умысломъ. Само собою разумъется, что мнъ и въ голову не приходило тогда связывать этотъ разговоръ съ приготовленіями къ посадкъ новаго сада. Когда я собрался уъзжать, простился и ужъ уходилъ. въ одной изъ комнатъ, ближайшихъ къ передней, я встрътилъ "Гришу".

- Какъ поживаете?
- Ничего-съ. Занимаемся садоводствомъ.
- Видёлъ, видёлъ. Для чего это только вы такія громадныя ямы копаете?
- Какъ же-съ, помилуйте: вѣдь почти столѣтнія липы, сосны будемъ сажать.
  - Для чего же?
  - Такое распоряжение...

Выпалъ снѣгъ, пошли морозы, мятели и я по обыкновенію уѣхалъ въ Петербургъ. Какъ-то среди зимы я столкнулся съ однимъ изъ сыновей Николая Михайловича, съ будущимъ начальникомъ штаба при будущемъ покорителѣ какого нибудь царства.

- Имфете извъстія отъ батюшки?
- Благодарю васъ. Здоровъ. Все хлопочетъ съ этимъ садомъ.
  - Какъ, зимой? Чтожъ тамъ делать въ саду-то?
  - Сажають деревья...
  - Но, помилуйте...

- Ахъ, не говорите. Эта идея...
- Сажать зимой деревья?
- Ніть, вообще переселеніе...
- Я слушалъ и ничего не понималъ.
- Это, я вамъ скажу, продолжалъ молодой "блестящій человікъ",—единственный для него выходъ. Иначе ничего нельзя поділать, продолжаль онъ... Но туть кончился антрактъ и мы разстались. Конецъ зимы я пролежаль больной, никуда не выйзжалъ, съ нимъ не встрівчался и загадочная исторія съ садомъ такъ и осталась мий пока неизвістной. Въ деревню я прійхаль поздно літомъ, около середины іюля, какъ разъ во время "высыпки" дупелей и едва ли не въ тотъ же день, вечеромъ, пошолъ на охоту. Пошелъ, увидівлъ странную картину сухого сада, разумітется заинтересовался всімъ этимъ предпріятіемъ и началъ разспрашивать.
- А это, другъ сердечный, хитрость его была, разсказывали мужики.
  - Какая же хитрость?—Глупость.
- Не говори. Удайся ему дёло, онъ насъ разорилъ бы съ переселеніемъ. Самъ знаешь, стоитъ мужицкій дворъ ну еще какъ нибудь жить въ немъ можно, а тронь его, что отъ него останется? Однъ гнилушки. Намъ переселяться—все равно что вновь строиться.
- Да садъ-то тутъ при чемъ же? Я все еще не понималъ въ чемъ дъло.
- Какъ въ чемъ? Развѣ не знаешь? Мы и сами сперва не знали, а потомъ за то ужь раскусили. Задумаль это онъ насъ переселять, призываеть. Такъ и такъ, говорить, вы должны переселиться отсюда на тотъ конецъ дачи, тамъ я вамъ и землю отведу въ надълъ. Мы ему резонъ говорить, а онъ и слушать ничего не хочетъ: переселяйтесь да и все тутъ. Ну, мы, вначитъ,

и уперлись. Потому, знаешь, силой насъ нельзя заставить, а по доброй вол'в кто же захочеть разоряться.

— Ну, такъ я васъ все равно переселю.

"Разсказывай, думаемъ. Какъ это ты насъ переселишь, когда у тебя на это никакихъ правовъ нътъ. Такъ и поръшили. И онъ замолчалъ. Прошло столько-то времени, слышимъ вмъсто того, чтобы идти- въ поле работать, насъ погнали канаву копать. Идемъ. Намъ-то не все ли равно ито ни работать? окопали. Ну, теперь, говоритъ, надо ямы копать для деревьевъ. И ямы начали копать, и ихъ выкопали. Пошелъ снътъ, начались морозы. Ну, теперь надо изъ стараго сада деревья выкапывать и сажать ихъ въ эти самыя ямы. И эту начали работу. Земля ужъ мерзла, топорами ее рубили. Страхъ, что было работы. Самъ посуди, шутка развъ выкопать и посадить полторы тысячи деревъ!.."

- Да для чего же это?!
- А ты слушай. Вотъ посадили это мы, выпалъ глубовій сніть, зима совсімь, какъ должно ей быть, установилась. Передъ праздниками глядимъ ідеть на барскій дворъ мировой посредникъ и намъ пришелъ приказъ собраться туда на другой день, утромъ. Собрались. Выходить посредникъ.
  - Ну, что, ребята, не надумали еще переселяться?
- Нътъ, говоримъ. Гдъ-жъ намъ переселяться? Это разореніе одно будетъ.
- Ну, это ужь ваше дёло. А по закону, если вы сидите къ барской усадьбё ближе пятидесяти саженей, то должны обязательно переселяться.
- Гдѣ-жъ, говоримъ, ближе пятидесяти. Мы саженей за двъсти сидимъ.

Туть баринъ-то и вступился. Какъ, говоритъ, за двъсти? Саженей за десять отъ моего сада они сидятъ. Одинъ только проъздъ.

Услыхали мы это, да такъ и ахнули. Вотъ тебъ на! Сами на себя, милый другъ, руки-то наложили. И перепугались мы только...

- Это, говоримъ, мы лишь нынёшней осенью садъто развели, а прежде его и званія туть не было. Баринъ услыхаль эти наши слова и въ споръ сейчасъ:
- Что, говорить, я съумасшедшій, что ли, чтобы цёлый лёсь сажать, да такія еще старыя древа? Подсадка осенью была, дёйствительтельно, а садъ здёсь споконь вёковъ сидить. Это еще, говорить, отъ родителей моихъ мнё такъ досталось.

Мы тоже въ споръ. Мы на своемъ стоимъ, а онъ на своемъ. Ужь мы спорили, спорили. Такъ бы ни до чего не договорились, если бы не догадался посредникъ. Видить онъ, что толку ему не добиться и говоритъ намъ: слушайте ребята. Вотъ какое ръшеніе я вамъ постановляю: вы говорите, что всъ эти старыя древа только осенью посажены?

- Точно такъ.
- Ну, такъ если это правда, они всѣ весной посохнуть должны. Такія древа сажать невозможно. Если посохнуть они, вы правы и переселенія не будеть; если примутся баринъ правъ и онъ васъ переселить... Такъ мы на томъ и покончили. Отпустилъ онъ насъ, разошлись мы, а дѣло это у каждаго изъ головы никакъ не выходитъ. Ну, какъ на грѣхъ, возьмутъ они, эти древа, да примутся? Продумали это мы всю зиму. Пришла наконецъ и весна. Все кругомъ зазеленѣло, глядимъ и новый садъ зазеленѣлъ. Руки просто опустились. Ходимъ совсѣмъ какъ шальные. А онъ-то садъ поливаетъ каждый день. Соберемся мы на эту работу мы же и поливать ходили, и начнемъ приставать къ садовнику: что Кузьма Василичъ, примутся древа?
  - Дурачье! это какимъ же манеромъ?

- Кавъ какимъ? Видишь ужь и листья показались.
- Это, говорить, отъ стараго еще соку. А молодого сока теперь такое древо въ себя принять никакъ не можеть.

Это онъ намъ говоритъ. Придетъ баринъ, слышимъ, начнетъ онъ его объ томъ же самомъ разспрашивать — онъ ему другое совсъмъ говоритъ:

— Точно такъ, ваше превосходительство. Сами изволите видёть, ужь и листья на древахъ показались. А баринъ ему: должны, говоритъ, приняться. Я по наукъ знаю, въ старину въ одномъ царствъ еще не такая штука была. Тамъ цълые сады на столбахъ висъли.

Слышимъ мы все это и ничего понять не можемъ. Очень ужь оробъли. Уйдетъ баринъ, мы опять въ садовнику: да скажи ты намъ ради Бога: кому правду ты говоришь—намъ или барину.

А онъ смѣется. Поведетъ плечами, встряхнетъ волосами и хохочетъ: необразованные, говоритъ, вы мужичье. Развѣ не видите, что человѣкъ изъ ума ужь выжилъ?

- Такъ-то такъ, а все боязно.
- Ничего не боязно. Недъли черезъ двъ ни одного листочка не останется: всъ посохнутъ.

И каждый божій день бывало мы все ходили смотрѣть на эти листья. Вдругъ, братецъ ты мой, глядимъ одно за другимъ древа и начали сохнуть. Онъ ихъ и утромъ и вечеромъ поливать, а они пуще сохнуть, ничего нейдеть имъ на пользу. Видимъ, наша беретъ, мы сейчасъ къ попу: служи молебенъ.

- Какой, говорить, вамь молебень, объ чемь?
- Чтобы садъ скоръй сохъ.
- Этого не могу.
- Почему не можешь?
- А, потому, что это противъ помъщива...
- Ну, не хочешь, какъ хочешь. Мы къ другому —

тотъ отслужилъ. Потомъ выбрали стариковъ и послали ихъ къ посреднику.

- Ну, что? спрашиваетъ.
- -- Да вотъ такъ и такъ: садъ засохъ...

Черезъ нѣсколько ́дней пріѣхалъ онъ; подъѣхалъ въ тарантасѣ къ саду, посмотрѣлъ, пожалъ плечами и говоритъ кучеру: пошелъ назадъ.

- Не будетъ, спрашиваемъ, переселенія?
- Вотъ что, говоритъ, ребята: видалъ я дураковъ на своемъ въку не мало, а такого, какъ вашъ баринъ, еще вотъ только въ первый разъ вижу.
  - Тъмъ дъло и кончилось?
  - Тѣмъ и кончилось.

Исторія эта разнеслась, конечно, не только по всему нашему увзду, но и далеко за предвлы нашей удивительной и богатой всякими чудесами губерніи. Николай Михайловичь не вынесь позора, сейчась же увхаль въ Москву, а въ имвніи опять по старому сталь хозяйничать "Гриша". Когда строили козловско-воронежскую дорогу, инженеры проложили полотно саженяхь въ двадцати оть этого сада. Я не знаю, для чего онъ стояль все это время. Его вырубили или выкопали только недавно, когда десятки, а можеть и сотни тысячь людей провхало мимо его, спросили и узнали его исторію.

## на служов.

Іюнь въ исходъ; жаркій полдень; ни облачка на небъ; туманъ надъ лъсомъ; въ воздухъ гарью пахнетъ; сонно нагнулся камышъ надъ ръкой; на пыльной, сърой дородъ грачи сидять съ раскрытыми ртами, распустивъ крылья по землъ. Надъ высокой, сильно побуръвшей рожью перебъгаетъ дрожащій горячій воздухъ.

У окна съ опущенной бѣленькой сторкой сидить старикъ, мой слуга, Иванъ Меркулычъ, и едва ли не въ сотый разъ читаетъ синенькую рукописную тетрадку: Сонъ Пресвятой Богородицы.

- Что вашъ баринъ дома? слышу, кто-то спрашиваетъ его.
  - Дома.
  - Вотъ-съ письмецо отнесите.
- Письмо, говоритъ мнѣ Иванъ Меркулычъ, отдавая его.

"Жизнь всего моего семейства въ опасности. Честь жены моей оскорблена" — читаю я въ безграмотномъ письмъ, и то же самое, только иными словами, и въ форменной бумагъ.

— Что эта такое? Иванъ Меркулычъ, гдѣ посланный? пошли его сюда. Какъ-то осторожно стукая ногами, подошель къ дверямъ моего кабинета кучеръ не кучеръ, поваръ не новаръ—видно только что дворовый,—двороваго человъка сразу узнаешь.

- Что у васъ тамъ такое случилось? Дворовый переступилъ съ ноги на ногу.
- Насчетъ повара-съ... И онъ таинственно посмотрълъ на меня.
  - Да что же такое, насчеть повара-то?

Опять перемъна ноги, потомъ перемъна руки, т. е. сперва правая была заложена за спину, а теперь туда отправилась лъвая, а правая какъ-то шевелится возлъ кармана.

- Потому значить... дворовый запнулся.
- Hy?
- Въдь они изволятъ писать-съ... мы не знаемъ-съ...
- Ахъ ты, господи, говори, ну чего ты боишься?
- Да намъ почемъ же знать съ... Опять перемъна ноги и руки, и ужь какой-то испугь въ глазахъ.
  - Ну ступай... скажи, что буду...
- Они приказали просить-съ какъ можно скоръй. Они ужь за понятыми послали-съ... за попомъ-съ.
- Да что такое у васъ?.. что это причащать что ли кого?
- Нъсъ-съ, въ присягъ, должно быть, будутъ народъ подгонять-съ... Они приказали васъ просить, какъ можно своръе...

Я такъ и не узналъ, въ чемъ дёло.

Ступай, Иванъ Меркулычъ, вели лошадей запречь.
 Пока запрягали, я еще разъ прочелъ и письмо и объявленіе, и опять ничего не понялъ.

Телюлюевка, гдѣ живетъ Егоръ Ивановичъ Телюлюевъ, авторъ записки, верстахъ въ 10 отъ моей Талинки. Когда я подъъхалъ къ его деревянному, раскрашенному домику,

съ намалеванной суповой миской надъ врыдъцомъ—въроятно символическое изображение хлъбосольства—было уже три часа. Посреди двора, у володца, стоятъ и лежатъ человъвъ двадцать старивовъ.

- Понятые, должно быть, замётиль Иванъ Меркулычь, оборачиваясь въ мою сторону. У крыльца два отпряженныхъ тарантаса и телёжка въ одну лошадь. На телёжкё уснуль дьячокъ въ пуховой татарской шляпё. Жиденькая, напомаженная косичка растрепалась и свёсилась къ колесу. Смирно, зажмурившись, изрёдка помаживая головой, стоитъ его бурая лысая кобыла. У колесъ одного изъ тарантасовъ, прикрываясь ихъ тёнью, сидять два солдата, лёниво покуривая трубки.
  - Дома? спросиль я, входя въ переднюю.
- Кушаютъ-съ, кланяясь, отвъчала мнъ какая-то дворовая женщина, грязной ветошкой вытиравшая тарелки.

Меня проводили въ залъ, гдъ объдали господа.

Послъ рекомендации и изъявленія радости, что пришлось познакомиться, я усълся.

Направо, рядомъ съ хозяиномъ—вавой-то господинъ съ одутловатымъ краснымъ лицомъ, съ воспаленными глазами, съ огромнъйшими разноцвътными усами четверти въ полторы, съ цъпью сверхъ сюртува — посредникъ, значитъ; на лъво маленькая гнусная фигурка, слегка рябоватая, съ какой-то влагой въ рябинахъ, съ узенькими наигранными глазками, съ щетинкой подъ бородой, чтобъ галстухъ не терся — это становой; дальше гимназистъ, блъдненькій, дебелая грудистая хозяйка, двъ дочки, матерыя невъсты, и батюшка, т. е. попъ.

- Вёдь вы-съ, Сергей Николаевичъ, началъ хозяинъ, т. е. Егоръ Ивановичъ, изволили, кажется, недавно въ намъ пожаловать. Въ Петербурге все?..
- Да-съ, вотъ сегодня дебютирую, сказаль я:—это первое слъдствіе...

— И пренепріятная должность, зам'єтиль становой и тоже утерся

Сидъвшій напротивъ меня батюшка долго держалъ на мнъ свои помутившіеся глаза.

Гимназистикъ все что-то перешентывался съ сестрами, хотълъ было бросить шарикъ изъ хлъба и совсъмъ было уже прицълился, но мать сильнымъ движеніемъ своей дюжей длани остановила эту перестръдку. Посредника клонило во сну. Глаза слипались, и онъ то и дъло вздративалъ. Только одинъ письмоводитель съ какой-то непозволительной собачьей улыбкой смотрълъ на всъхъ сидящихъ. Батюшка откинулся на спинку стула и приложилъ правую руку къ широкому шитому поясу на брюхъ.

Послѣ какого-то сладко-соленаго пирожнаго хозяйка начала мучиться, т. е. вставать ли ей — или еще рано. Встали наконецъ.

- Теперь, господа, отдохнуть не мѣшаетъ, пріятно улыбаясь, замѣтилъ Егоръ Ивановичъ. Посреднивъ какъто тупо посмотрѣлъ на него, вздрогнулъ, повелъ плечами и отправился вслѣдъ за хозяиномъ. Батюшка что-то шопотомъ заговорилъ съ лакеемъ.
- А вы-то развѣ не отдохнете?.. крикнулъ мнѣ Егоръ Ивановичъ.
  - Нѣтъ.
- По-петербургски-съ, весело замътилъ онъ, и сврылся куда-то.

Я прошель въ гостинную. Дверь на балконъ отворена; на балконъ супруга Егора Ивановича за что-то дълаеть выговоръ дочерямъ. Тъ жеманно оправдываются.

- Нътъ, ужь ты мнъ не говори лучше, кругомъ виновата, тарантила мать.
- Да я, маменька, къ ней привыкла, ломаясь говорить дочь.
  - И другая не хуже причешеть. А на что это въ

самомъ дѣлѣ похоже? Ну, одинъ разъ еще ничего, а то вотъ ужь третій годъ. Да она скоро въ вашей комнатѣ рожать начнетъ, а по вашему все ничего. Вѣдь вы не маленькія, чего вы при ней не насмотритесь...

Чортъ ихъ побери, еще, пожалуй, сважутъ, что подслушиваю, подумалъ я, и опять пошелъ въ залъ. Отвудато возлѣ меня вывернулся Егоръ Ивановичъ и съ заискивающей улыбвой легонько потрепалъ меня по бокамъ.

- А то усните часовъ—головъ свъжъй... И для сваренія желудка... мягко, вкрадчиво говорилъ онъ, какъ будто хотълъ пролъзть мнъ въ ухо.
- Нътъ, очень благодаренъ, я нивогда не сплю послъ объда.
- Поживете, Сергъй Николаевичъ, у насъ, привыкнете.
- Очень можеть быть, сказаль я... да вы кажется стёсняетесь? Вы вёдь спите послё обёда? пожалуйста не церемоньтесь со мной, я воть въ садъ пойду.
  - Марья Герасимовна! вривнулъ Егоръ Ивановичъ.
- Въ балконныхъ дверяхъ показалась Марыя Герасимовна и вследъ за нею обе дочери.
- Гостя вотъ, Сергъ́я Николаевича, займите. Это по твоей части, Сашенька, добавилъ онъ, обращаясь къ одной изъ дочерей и указывая на меня.

Сашенька сдёлала какое-то движение сперва-головой, потомъ животомъ.

- Имъ съ нами скучно будеть, замѣтила Марья Герасимовна, и умилительно посмотрѣла на меня.
- А вы ужь, Сергъй Николаевичь, извините меня, улыбаясь и съменя ногами, проговориль Егоръ Ивановичь и исчезъ. Я остался съ дамами. Мы вышли на балконъ.
- Ахъ, сколько непріятностей сз этимз народомъ, начала Марья Герасимовна, величественно выступая во-

зять меня. Вы не можете себъ представить всего, что мы терпимъ. Егоръ Ивановичъ такъ добръ, и они пользуются его слабостью. Это совствиъ другой народъ стаять нослъ манифеста... Согласитесь, у меня двъ дочери—взрослыя дъвицы, осворбленнымъ голосомъ и уже шопотомъ говорила Марья Герасимовна.

- Да что такое случилось? спросилъ а. Въдь я ровно еще ничего не знаю?
- Ахъ! у насъ случилась пренепріятная вещь... нашъ поваръ вышель изъ повиновенія... онъ въ непозволительной связи съ одной горничной... Ахъ, это ужасная вещь! на распъвъ говорила Марья Герасимовна и дълала видъ, что застыдилась.
- Да, въдь это такая обывновенная вещь, что же туть особеннаго.
- Противный, вы всѣ такіе... мужчины... но вѣдь... дѣвицы... и Марья Герасимовна опять умилительно посмотрѣла на меня.

Я улыбнулся и взглянуль на нее съ боку. Что она, ужь не коветничать ли со мною вздумала, подумаль я,— этого еще недоставало...

Двѣ дочери—взрослыя дѣвицы, съ тяжелыми бурыми косами, шли шагахъ въ пяти впереди насъ. Прошло съ минуту молчанія.

- Alexandrine, заговорила Марья Герасимовна.
   Александрина оглянулась, посмотрёла на мать, потомъ, чрезъ плечо, на свой подолъ.
- Это тебѣ не дѣлаетъ чести, посмотри, какъ дорожки заросли. Ты бы приказала вычистить ихъ.
- Я говорила Кузькъ, онъ не чиститъ, скороговоркой отвъчала Alexandrine.

Марьи Герасимовна вздохнула. — Да, это общее несчастіе, начала она.—Просто отъ рукъ отбились. Вы не повърите, что только дълается теперь. Ужасъ, продол-

жала она, обращаясь во мить: — все пьяно, грубять, ничего не работають и барскую волю ни во что не ставать. Мы вышли на площадку, усыпанную пескомъ; мелкая, тощая, зеленая травка пробивалась сквозь этотъ песовъ. Губастый сонный малый, лътъ двадцати, апатично счищаль ее скрябочкой.

- Ну вотъ, маменька, спросите сами у него, отчего онъ не чистить дорожки;—я ему нѣсколько разъ приказывала, проговорила Александрина.
- Кузька, отчего ты барышни не слушаешься? повелѣвающимъ тономъ спросила его Марья Герасимовна.
- Я ихъ завсегда слушаюсь, отвъчалъ Кузька и снялъ шапку.

Марыя Герасимовна тажело вздохнула, посмотръла на Кузьку и покачала головой.

— Ну вотъ я очень рада, — вы теперь сами видите ну легво ли подобныя вещи выслушивать отъ них, проговорила она, обращаясь ко мнъ.

Мы повернули назадъ и такимъ же церемоніальнымъ маршемъ воротились на балконъ. Я услышалъ, что пробило 6 часовъ.

- А гдъ же баринъ? спросилъ я у какого-то лакея.
- Въ кабинетъ-съ. Изволятъ вставать-съ.
- А вы такъ и не спали? спрашивалъ меня Егоръ Ивановичъ, когда я вошелъ въ нему въ кабинетъ. Одинъ лакей подавалъ ему умываться, а другой, обхвативъ его сзади черезъ кресло, придерживалъ на его локтяхъ рубашку, чтобы она не замочилась.
- Скажите, пожалуйста, Егоръ Ивановичъ, что же такое у васъ случилось?—вы какъ-то... неопредъленно пишете, спросилъ я его.
- Какъ что? Отъ рукъ просто отбились... теривлъ, теривлъ, ну сами знаете, вышелъ изъ теривнія. Вотъ и послалъ за становымъ, за посредникомъ, за вами. Вы

ужь, господа, пожалуйста хорошенько... просто отъ рукъ отбились.

Наконецъ, проснувшіяся власти, приглашенныя козяиномъ, одна за другой собрались въ кабинетъ Егора Ивановича и ръшили, что присутствіе откроется гдъ-то въ сарать. Становой отправился распоряжаться. Велъли позвать понятыхъ, принести столъ, стульевъ, чернилъ, бумаги; но преступника не призывать. Я въ окно смотрълъ, какъ это все отправлялось въ сарай. Лънивой гурьбой пошли туда понятые; впереди шелъ становой, съ двумя разсыльными, два лакея несли раскрытый ломберный столъ. Что-то таинственное на всемъ, у всъхъ на лицахъ такъ и читаешь: что батюшка, въ чемъ дъло?..

- Вы бы, Егоръ Ивановичъ, привазали туда воды подать, да чего нибудь въ ней хересу что ли пить смерть хочется, проговорилъ Григорій Нивоноровичъ (посреднивъ).
- Въ жарвіе л'єтніе дни сильная жажда бываетъ, прочиталъ батюшва и поправилъ бороду.

Егоръ Ивановичъ побъжалъ за хересомъ, а я пошелъ въ сарай. Въ передней меня остановилъ Иванъ Меркулычъ.

— Чортъ ихъ знаетъ; никто ничего толкомъ не говоритъ. Тутъ, говорятъ, штука, шопотомъ продолжалъ Иванъ Меркулычъ. — На повара-то барыня взъблась не даромъ.

Въ огромномъ сарав, посрединъ, былъ поставленъ ломберный столъ, нъсколько стульевъ кругомъ, два уже были заняты. У дверей сарая безъ шапокъ стояли старики-понятые. Сутьбюдный идетъ, послышалось между ними. (Въ нашей сторонъ мирового посредника зовутъ или Мирскимъ, или посредственникомъ, а судебнаго слъдователя—Сутьбюднымъ Слюдственникомъ).

— Что, други, спросиль я, съ утра небойсь маетесь вдъсь?

Толиа зашевелилась. — Съ полудня, отвътило нъсколько голосовъ. Я подошелъ къ становому.

- Скажите, пожалуйста, въ чемъ тутъ дъло?
- А вы развѣ не знаете?..
- Совершенно ничего.
- Люди у помъщива отъ рувъ отбились...
- Такъ зачёмъ же меня-то сюда призвали? Вёдь это не мое дёло?
- Нѣтъ-съ, тутъ и по вашей части тоже есть-съ... одинъ, а именно поваръ Василій Семеновъ, кромѣ неоднократныхъ грубостей своему помѣщику замѣченъ еще въ покушеніи на самую жизнь его... потомъ онъ же замѣченъ помѣщикомъ и ез снохачествъ. При этомъ становой очень картинно объяснилъ, что преступленія эти чрезвычайно гнусныя, что имъ даже звѣри безсловесные, и тѣ не предаются.

Въ сарай вошелъ Егоръ Ивановичъ, посреднивъ и попъ.

За посредникомъ малый несъ трубку, четверку жукова табаку и какой-то ящикъ—съ цёпью, какъ это оказалось послё. За батюшкой шелъ дьячокъ въ своей татарской пуховой шляпё, съ эпитрахилью въ рукахъ. Еще немного погодя, лакей принесъ графинъ съ водой, два стакана и бутылку хереса; все это поставили на столъ.

- Можно, я думаю, и *приступить*, проговориль батюшка.
- Конечно, вздрагивая отвѣтилъ ему Григорій Никоноровичъ, и налилъ въ стаканъ хересу.

Въ сарай ввели скованнаго маленькаго блёднаго человёка, на видъ лётъ около 50, въ бёломъ изорванномъ сюртучке, въ старенькихъ сбитыхъ сапогахъ.

— Ухъ... извергъ! нроговорилъ Егоръ Ивановичъ, взглядывая на повара.

Изверт хотъть подойдти къ батюшкъ подъ благословеніе, тоть откинулся отъ него къ спинкъ стула.—Отойди, недостойный, съ величественной осанкой проговориль попъ. На жалкомъ, измученномъ лицъ изверга выразилось какое-то отчаяніе. Посредникъ выпиль стаканъ хересу и налиль другой. Егоръ Ивановичъ что-то шопотомъ говорилъ становому. Тотъ одобрительно кивалъ ему головой.

- Егоръ Ивановичъ, началъ я, пора же наконецъ вамъ сказать, въ чемъ дёло. Быть можетъ, мнё и дёлать здёсь нечего?
- Да вотъ сей часъ-съ, и онъ торжественно началъ разсказъ о преступленіяхъ повара. Поваръ молчалъ. Блёдный, какъ-то опустившійся весь, онъ стоялъ, сейсивъ голову на грудь. Вотъ-вотъ сейчасъ упадетъ, думалъ я, смотря на него. Въ сарай была мертвая тишина.
- Ну-съ, до неповиновенія мит никакого дела итть, сказаль я:—это воть посредниково дело.
- Я ему съ головы до пятовъ всю шкуру спущу. Я этотъ народъ умъю учить, хе, хе, хе.

Я взглянуль на него. Воловьи глаза его начали наливаться вровью и еще одинь стаканъ хересу быль выпить.

- Это дъйствительно такъ-съ; это посредникъ раз-, беретъ, заговорилъ Егоръ Ивановичъ, а вы вотъ насчетъ покушенія его на мою жизнь и потомъ-съ объ оскорблечести жены моей, а его барыни, и... Егоръ Ивановичъ запнулся.
  - И? вопросительно повториль я.
- Я выговорить боюсь это преступленіе, съ едва замаскированной грустью говориль Егоръ Ивановичь... Онъ въ непозволительной связи съ своей снохой. Троихъ уже отъ него родила, тихо добавиль онъ.
  - Какія же у вась доказательства?
  - Самъ, батюшка, засталъ ихъ-какія же туть еще

доказательства нужны, съ злобной усмёшкой говориль Егоръ Ивановичъ.

- Ну, а еще, кром' васъ-то, видель кто-нибудь?
- Да зачёмъ же это вамъ? Егоръ Ивановичъ уставиль на меня свои востренькіе глазки; улыбка уже сошла у него съ лица.
- И это не по моей части, сказаль я. Воть вы что-то еще о покушеніи на вашу жизнь...
  - Да-съ, онъ неодновратно покушался на мою жизнь.
  - Ну, а туть какія же доказательства?
- Да вы сами разберете, запинаясь говориль Егоръ Ивановичь; дёло чистое... покушался.
  - Да какъ же было-то?
- Солью обтирался и потомъ эту же соль въ жушанье влалъ. Егоръ Ивановичъ взглянулъ на меня.
  - Какъ обтирался?
- Да такъ: возметъ соль въ горсть и все тѣло оботретъ, а потомъ въ кушанье эту соль.

Я ръшительно не могъ понять, что за чепуху онъ поролъ.

- Сважи пожалуйста, что это такое какъ это ты солью обтираешься? для чего это ты дълаешь? спросилъ я у повара.
- Виноватъ-съ. И его измученная фигура упала въ . моимъ ногамъ. Я тавъ и вскочилъ со стула.
- Xe, xe, xe! расхохотался становой:—испугались это ужь привычка такая у этого народа.
- Лвите божескую милость, стональ поваръ, ловя мои ноги.

Я насилу заставиль его подняться.

- Ну говори, съ чего же ты взяль солью-то обтираться? спрашиваль я:—что ты хотёль, отравить, что ли?..
- Помилуйте, батюшка, отчаянно вопиль поварь: да развъ можно отравить солью?

- Такъ зачемъ же это делаль?
- Да барыня изволять придираться...
- **H**y?
- Меня и научили: ты, говоритъ, возьми соли, оботрись ею, да и положи въ кушанье какъ рукой сниметъ; я, батюшка, ихъ ръчей-то и послушалъ.
  - И только?
- Ей Богу, только-съ, и поваръ поднялъ на меня свой умоляющій, отуп'явшій взглядъ.

Я взглянулъ на Егора Ивановича.

- Извините, сказалъ я, мит тутъ нечего дълать.
- Какъ нечего?—помилуйте: покушеніе на жизнь уголовное преступленіе и, наконець, самимъ пом'вщикомъ зам'вченъ въ непозволительныхъ связяхъ, вкрадчиво взглядывая на меня, говорилъ становой.
- Неужели вы это серьезно считаете покушеніемъ на жизнь? спросиль я.
  - А то какъ же-съ?
  - Да вы развъ не слыхали, что онъ говорить?
- Ха, ха, ха!.. помилуйте, да развѣ ему можно вѣрить, какой же преступникъ сознается самъ,—съ самой безсовѣстной наглостью говорилъ становой, утирая свое мокрое рябое лицо.
- Да тутъ и слушать-то нечего. Это и такъ очевидно, что вы развъ не знаете, что солью отравить нельзя?
- Все-таки покушеніе, стояль на своемь становой. Фу ты мерзавець какой, подумаль я, всматриваясь ему въ лицо. Посредникь молча сидёль, вытаращивь глаза на чернильницу. Батюшка шопотомъ бесёдоваль съ его письмоводителемъ. Какъ-то огоропёвъ, съ замершими сердцами, стояли понятые, столпившись кучкой у раствореныхъ дверея сарая. Блёдный, какъ словно къ смерти приговоренный, стоялъ поваръ шагахъ въ пяти

отъ стола; растрепанные волосы на лбу взмовли отъ холоднаго пота; глаза безсмысленно смотрели то на меня, то на понятыхъ.

- Уголовное преступленіе... начали опять становой.
- Ну, вотъ вы и занимайтесь отврытіемъ подобныхъ преступленій, а я убду сейчасъ, и велъль запрягать лошадей.
- Куда же это вы, робко заговорилъ Егоръ Ивановичъ?
  - Домой.
  - А слъдствіе-то?
- Такихъ слѣдствій я не произвожу; это шутовство и гадкое шутовство, насилу выговорилъ я.
- Григорій Никоноровичъ... Григорій Никоноровичъ, говорилъ Егоръ Ивановичъ, расталкивая посредника; тотъ молча поднялъ на него окончательно уже помутившіеся глаза, что-то промычалъ и опять опустилъ голову. Егоръ Ивановичъ съ какимъ-то отчаяніемъ посмотрѣлъ на меня, потомъ на станового.
- Теперь вотъ пусть батюшка... насчетъ того, что вы его замътили въ непозволительныхъ связахъ-то, сказалъ становой.

Батюшка одобрительно склонилъ голову на грудь и потомъ опять подняль ее.

- Тебя какъ зовутъ? спросилъ онъ повара.
- Семенъ Васильевъ-съ, почти шопотомъ проговорилъ поваръ.
  - Въ Бога въруеть?
  - Върую-съ.
- Нътъ, не въруешь, ибо ты... позоришь честное имя Христа, торжественнымъ голосомъ произнесъ онъ.— Апостолъ Павелъ говоритъ... батюшка сказалъ какой-то текстъ съ непонятнымъ для меня смысломъ.

- Воля ваша-съ, сказать все можно... я не виноватъ, глухо говорилъ поваръ.
- Молч...а...ть, прошипълъ становой, впиваясь въ него своими зелеными глазками.

Посредника между твиъ растолкали; онъ очнулся, какъ-то дико обвелъ всвхъ глазами, вздрогнулъ и потянулся за хересомъ.

- Они отказались производить слъдствіе, тихо говориль ему Егоръ Ивановичь, указывая на меня. Посредникъ подержаль немного глаза на миъ и уставился на повара.
- Ну такъ что же—мив значить надо за него приняться...
- Оправдывается всё, улыбаясь шепталъ ему Егоръ Ивановичъ.

Посреднивъ вивнулъ разсыльному.

- Соленыя у насъ есть съ собой? спросиль онъ.
- Есть-съ.
- Подай, и опять уставился на повара.

Посредникъ подошелъ въ повару. Съ минуту онъ молча стоялъ предъ нимъ, слегка покачиваясь изъ стороны въ сторону. Все замерло; какъ-то глухо зашевелилась было толпа понятыхъ и тоже затихла. Въ сарав было уже почти темно. Солнце садилось. Заложивъ одну руку за спину, посредникъ другою, сжатою въ кулакъ, поднималъ за бороду опущенную на грудь голову повара. Сцена дълалась невыносимою. Я ничего не могъ говорить. Я чувствовалъ, что у меня голова начала кружиться и, задыхаясь, вышелъ изъ сарая.

Мой тарантась еще не быль запряжень.

Пока поили лошадей, да запрягали ихъ, я пошелъ въ садъ. Пусто, никого тамъ нътъ. Высокія плакучія березы тянулись длинной широкой дорожкой, совсьмъ заросшей, запущенной. Я съ открытой головой шель подъ

ихъ тънью; нъжныя, гибкія въточки какъ-то осторожно касались головы. Я раза два прошелъ взадъ и впередъ по этой дорожкъ.

— Вотъ ужасъ-то, думалъ я. А это были еще только цвътики...

Садясь въ тарантасъ, я видълъ, что въ сарав зажгли уже свъчку, слабо освъщавшую всю группу: по прежнему у воротъ стояли старики-понятые, Богъ знаетъ для чего призванные сюда. И все на томъ же мъстъ сидълъ попъ. Только маленькая фигурка станового, да колоссальная тънь посредника двигались въ той сторонъ, гдъ стоялъ поваръ. Его я не видалъ... Когда я проъзжалъ мимо сарая, вся эта компанія выходила уже оттуда.

Постойте, погодите... одно слово, вричалъ Егоръ Ивановичъ.

Ямщикъ сдержалъ лошадей.

- Куда вы? хоть чаю-то напейтесь... мы ужь все кончили, весело говориль онъ. Вёдь сознался.
  - Въ чемъ? спросилъ я.
  - Въ покушеніи на мою жизнь...

Я горько усмъхнулся.

- A то останьтесь, въдь чай готовъ, еще разъ проговорилъ Егоръ Ивановичъ.
  - Нътъ, меня увольте: очень благодаренъ.

Събзжая со двора, я взглянулъ назадъ. Въ домъ огни во всъхъ окнахъ. На балконъ чай готовили. Изъ сарая густой гурьбой понуря головы шли понятые...

## II.

Такъ дня черезъ три послѣ этой исторіи я ѣхалъ на другое слѣдствіе въ огромное богатое село: все одни

государственные врестьяне тамъ живутъ. Помнится, съ чёмъ-то двё тысячи душъ въ немъ и двё церкви и базаръ по воскресеньямъ.

У одной изъ церквей, какимъ-то бездътнымъ мъщаниномъ, лътъ двадцать тому назадъ, построена богадъльня—длинное, низенькое, бълое одноэтажное каменное строеніе съ узенькими, крошечными, ръшотчатыми окнами и проржавъвшей желъзной крышей. Посреди строенія, въ углубленіи стъны, помъщенъ огромный, стариный образъ ужасной живописи: передъ образомъ и лъто и зиму, и день и ночь лампадка горитъ; народъ свъчки къ нему лъпитъ; старый, сгорбленный, низенькій монахъ не монахъ, Богъ знаетъ, что такое, болъзненно улыбаясь, кланяется прохожимъ и проъзжимъ, позванивая колокольчикомъ у кошелька на палочкъ.

Богадёльня стоить шагахь въ сорока отъ церкви, на большой дорогь, предъ базарной площадью. Если вхать мимо нея ночью, въ каждомъ окнъ непремънно увидишь лампадку, слабо освъщающую своимъ тусклымъ, красноватымъ огонькомъ внутренность маленькой грязной комнатки. Такихъ комнатокъ пятнадцать; въ нихъ живетъ воть этоть монахь, потомь еще какой-то полусумасшедтій сторожь церковный съ женою и двенадцать черничекъ- у каждой отдёльная келья, т. е. воть такая грязненькая комнатка съ лампадкой. Знающіе люди говорять, что эта богадельня на монастырь похожа, только еще прекрасние... На что живуть жильцы этой богадёльниникто не знаеть. Никто не знаеть также и того, по какому праву и откуда набрались эти жильцы. Едвали вто знаетъ, куда идутъ и деньги, что собираетъ монахъ, а денегь онъ пропасть собереть, особенно по базарнымъ днямъ. Рано, гдв еще до заутрени, мъщане только начнуть съвзжаться на базаръ, а онъ уже стоитъ у образа, кланяется, позваниваеть, --- ну и дають...

Если спросите *черничку*, на что она живетъ, чѣмъ занимается, отвѣтъ непремѣнно будетъ какой-нибудь вотъ изъ этихъ: *псалтыремъ*, скажетъ одна, т. е. это значитъ, что она псалтирь читаетъ по умершимъ. *Поручами* да *ризами*, скажетъ другая, т. е. шьетъ поручи да ризы въ церковь. *Книжкой*, —услышите отъ третьей, т. е. ходитъ съ книжкой, да собираетъ подать Богу съ православныхъ, а ужь на что идетъ эта подать — не знаю, да и узнатъ трудно.

Черничкой называется у насъ всякая девушка, которой не посчастливилось выйдти за мужъ, которая накрылась чернымъ шерстянымъ платкомъ, надёла черное же ситцевое платье съ бъленькими мушками, и на вопросъ, отчего замужъ нейдетъ-говоритъ, что предпочла нетлинный вънеца такиному и имбеть теперь жениха прекрасивишаго всъхъ земныхъ жениховъ. Это значить она ръшилась душу спасать, т. е. бросила семью, знаеть лишь заутреню, да раннюю, да позднюю, да вечерню, да деревенскія сплетни... Черничекъ вообще не любитъ народъ. Не любять ихъ и въ семействахъ, изъ которыхъ они вышли; поэтому всь онь живуть на квартирахъ, нанимая, за какой-нибудь полтинникъ въ месяцъ, уголъ въ избъ. Впрочемъ, иныя, особенно какія по старше, заводятся и своими избенвами, чистенько прибирають ихъ; граматныя внигами духовными занимаются, а неграматныя ограничиваюся однимъ самоварчикомъ, лампадкой, постелькой помягче да поудобнъй — бъленькими скатертками на столикъ подъ образами. У иныхъ садики маленькіе есть вокругъ избенокъ, и всв черной смородиной засажены.

- Отчего же вы другихъ ягодъ не садите? спрашивалъ я иногда.
- Да ужь такъ... и я то вся въ черномъ, да и ей то, такъ ужь знать отъ Бога показано, весь въкъ черной быть, смиренно объясняетъ черничка.

И довольныя своей судьбой, убъжденныя, что спасають души, таскаются по похоронамъ, по поминкамъ, да по окрестнымъ помъщикамъ, особенно помъщицкимъ вдовамъ или устарълымъ дъвамъ, уже почувствовавшимъ припадки довичьяю озлобленія—въ душт такимъ же точно черничками, вакъ онв сами. Есть между ними и такія, что и въ Герусалим'в побывали; ну ужь той конечно и предпочтеніе: она ходить между черничками, какъ крупная рыба между маленькими... Чаще всего чернички мъщанки. Безземельныя, бездомовныя семейства, какъ всъ почти м'ящанскія, больше всего ихъ выпускають. Изъ крестьянъ ихъ мало выходить; да иначе и быть не можеть: крестьянскія семейства съ утра до вечера на работь, туть ужь не до души. Чернички-ягода чисто городская. А въ селахъ, да въ деревняхъ живутъ потому, что народъ простве, податливве, ну и сподручнве; вт городъ до чего не дотронься, все надо купить, а въ деревнъ совсъмъ не то, особенно у вдовыхъ помъщицъ... рай божій: только и знай, что душу спасай... Въ крутовской богадъльнъ быть ихъ нъсколько отличенъ; не тъмъ что хуже-тутъ свои удобства-а самыя удобства-то иныя. Туть что-то въ родв монастыря, есть вакой-то уставъ, когда и въмъ сложенный — никто не знаетъ. Очередь у нихъ заведена кушанье стряцать. Такъ какъ съ книжкой ходить выгодные всего, то и съ книжкой оны ходять, также чередуясь. Разумвется, новенькимъ, да молоденькимъ книжки вовсе не даются. А есть и молоденькія, лвтъ 16, 17-ти.

Три дня тому назадъ, т. е. въ тотъ самый день, когда разыгрывались сцены съ поваромъ у Телюлюева, здёсь своя разыгралась драма еще получше той, только въ иномъ родё...

Быль у насъ помещикъ, старикъ, страшно развратный, несколькихъ любовницъ держалъ; у иныхъ и дети были отъ него. Умеръ онъ какъ-то вдругъ, завещанія по себе никакого не оставилъ; наехали наследники, повыгнали любовницъ;—оне и остались ни съ чемъ...

Была у него въ числъ ихъ одна уже не молодая дъвушка, такъ, можетъ, лътъ двадцати трехъ-четырехъ; красавица, говорять, была. Сынь у нея быль трехь льть. Она, какъ и всъ, осталась ни съ чъмъ, даже платья всъ почти отняли у нея. Что делать? Куда деваться? Воть и придумала она сына во люди отдать, т. е. кому то съ рукъ сбыла: добрый человъкъ нашелся, въ пріемыши взяль... воспитать, уму разуму наставить; а сама въ Крутовскую богадельню пошла. Да не жилось ей что-то; грязно тамъ больно, ну, извёстно, привыкла къ барской холь да нъгь, а тамъ хоть и вольно, да грубо и скучно... Распродала она кое-что, что имъла, и наняла отдъльную ввартиру. Конечно, не добромъ она разсталась съ другими черничками... Вздять къ намъ изъ Владиміра мужики съ съ образами. Иногда образа возахъ на трехъ возять. Прівхали купцы и въ Крутое. Проторговали дня два, три, и повхали себъ дальше. А такъ, черезъ недълю что ли, по селу слухъ разнесся: образъ явился. Сбъжался народъ, плачетъ, охаетъ и жертвуетъ: одной холстины бабы нанесли... ужасъ сколько: цёлый ворохъ... Предъ образомъ Дарья Дмитріевна стоить, дивится, за приноmenie благодарить. A народъ-то такъ и кидаетъ, что у кого есть...

Дъло было еще рано утромъ, до объдни; въ полдню народу еще больше привалило. Прибъжали и чернички съ своимъ старцемъ изъ богадъльни. Начали образъ разсматривать.

При этомъ завязался споръ. Дальше да больше и драка наконецъ. Старичишка чернецъ, разбъсившись, уда-

риль Дарью Дмитріевну по головів. А та беременная была, упала на земь, начала родами мучиться, да такъ и умерла туть же... Сбіжались деревенскія власти и порімили: къ мертвецамь караульных приставить. Двухъ гонцовъ послать, одного къ становому съ рапортомъ, другого ко мні, т. е. къ сумьбюдному. Гонець мужикъ отъ сотскаго прівхаль въ Талинку уже часовъ въ 9 вечера, привезъ что-то въ роді рапорта, страшно безграмотно написаннаго. Я ничего не могъ изъ него понять. Ужь мужикъ кое-что разсказаль. Я сейчась же веліль запрягать лошадей и побхаль въ Крутое.

Какъ теперь гляжу на эту картину, что увидалъ, подъ-- взжая сюда. Налвво, саженяхь вътридцати въ сторону отъ большой дороги, надъ огромной равниной высокой поспввающей ржи, стоить кудрявая, раскидистая плакучая березка. Подъ березкой кругомъ собрался народъ, человъкъ триста, --- вто стоитъ, вто лежитъ. Кавой-то глухой шумъ въ толпъ... А тамъ дальше, за ръкой, на крутомъ обрывистомъ берегу, — село. Высово поднялись надъ нимъ двъ бълыя церкви, залитыя луннымъ свътомъ. Ночь была теплая, тихая, ни одинъ листокъ не дрогнеть; словно сонная, глухо молчить безконечная ржаная рав-Темно-синее небо часто иззвъздило... Поровнавшись съ березкой, я вышель изъ тарантаса и пошель въ толив. Вопросительно поглядывая на меня, муживи разступились и пропустили въ кругъ.

Шагахъ въ пяти отъ родника, на голой землѣ, подъ высокой рожью лежитъ убитая; сбоку у нея ребенокъ. Оба чѣмъ-то бѣлымъ покрыты. Нѣсколько кровяныхъ, уже засохшихъ пятенъ проступило сквозь полотно. Я подошелъ къ ней, взялъ кончикъ простыни, прикрывавшій ея голову, и взглянулъ въ лицо: правильное, хорошенькое, смуглое съ густыми черными волосами, заплетенными въ двѣ огромныя косы; воротъ черненькаго

платья разорванъ—высокая роскошная грудь вся открыта. Лежить точно живая, только не дышеть...

Потянуль теплый, легвій вётеровь; мягвія, длинныя, тонкія кавъ нитки, березовыя вёточки слегка закачались; глухо зашептала рожь и волной наклонилась надъ убитой. Тёнь оть колосьевь зашевелилась на ея лицё. Одинъ полузакрытый, остановившійся глазъ какъ-то страшно, тускло блеснуль при мёсяцё, точно взглянуль на меня. Я невольно урониль конецъ простыни... Приб'єжаль сотскій—маленькая востренькая фигурка, съ жиденькой бородкой, съ плутовскими глазками, съ палочкой върукахъ. Сейчасъ видно — челов'єкъ бывалый — не разъ принималь у себя судъ, знаеть какъ и чёмъ распорядиться.

— Ну что, чего собрались? Небойсь не видали? Кричаль онъ на толпу, желая повазать передо мпой свою ревность къ службъ.

Толпа, переминаясь съ ноги на ногу, начала расходиться.

- Что, ваше благородіе, не изволите знать, когда становой прибудеть, спрашиваль онь меня.
  - Не знаю, мой другь, я почемъ-же знаю.
- Вотъ ужь второго послаль, какъ будто про себя разсуждаль онъ.
  - Да онъ гдъ?
  - Становой-то?
  - Ну да.
  - Да все у Телюлюева.
  - До сихъ поръ? съ удивленіемъ спросилъ я.
- До сихъ поръ-съ... *Слъсвіе* завтра, батюшка, изволите начать... А тотеперь ужь поздно никакъ?..
  - Разумъется, завтра-когда же теперь...

- Известное дело, теперь когда же.
- Къ намъ подошелъ Иванъ Меркулычъ.
- А ты, братъ, квартиру-то намъ небойсь не приготовилъ, спросилъ онъ у сотскаго.
- Насчетъ этого не извольте безпокоиться,—все ужь готово, размахивая руками, доложилъ онъ ему.

Мало по малу народъ весь разошелся; остались одни караульные, четверо мужиковъ съ огромными дубинами въ рукахъ.

- Что это вы, ребята, такія дубины съ собой принесли? спросиль я у одного молодого, трехъ-аршиннаго парня.
- Все какъ бы весельй... съ нею-то, отвътиль онъ, и тупо улыбнулся.

Сопровождаемый сотскимъ, я повхаль на ввартиру.

- Что, ваше благородіе, за лекаремъ прикажете въ городъ послать? спрашивалъ онъ меня.
  - Это зачёмъ?
  - Покойницу-то развѣ не будете потрошить?
  - Съ какой-же стати! Въдь всъ знають, что она убита?
  - Какъ не знать-всѣ знаютъ.
  - -- Ну, такъ зачвиъ же? не надо.
  - Оно конечно, зачёмъ же, повторилъ сотскій.
- Свидътелей-то много было, при комъ ее убили?
   спросилъ я.
  - Много-съ, все село, почитай.
  - И ты тоже видълъ?
- Нъть-съ, виноватъ, ваше благородіе, видать не видалъ, отвъчалъ сотскій, снимая шапку.
  - Я размёлся. Такъ чёмъ же ты виновать?
- Да конечно, какая моя вина. Чёмъ же я виновать, повториль онъ. Квартиру онъ мнё отвель какъ разъ противъ богадёльни. Проёзжая мимо нея, я взглянуль на образъ; маленькая лампадка тускло освёщала

темную живопись. Въ дверяхъ показалась низенькая тѣнь. Робко зазвенѣлъ маленькій колокольчикъ.

- Кто это?.. развъ онг у тебя не арестованъ? спросилъ я у сотскаго.
  - Никакъ нътъ-съ...

Да въдь онъ уйдеть у тебя за ночь.

- Ну, куда ему уйдти...
- Какъ куда? Нѣтъ ты его ужь возьми подъ караулъ. Какъ же это ты не сдѣлалъ этого. Ты давно сотскимъ?
  - Да вотъ ужь третій срокъ пошель.
  - А порядковъ все-таки не знаешь.
  - -- Какъ не знать-знать-то знаемъ.
  - -- Такъ отчего же ты его не арестоваль?
- Да все... боязно, ваше благородіе, кабы простой человъвъ...
  - А этотъ какой-же, святой небойсь?..
- Ну, святой не святой, а все ето его знаеть, какой онъ? и сотскій вопросительно посмотрёль на меня...

Моя квартира была рядомъ съ поповской избой. Въ окнахъ у священника еще огонь былъ видёнъ. Иванъ Меркулычъ пошелъ приготовлять, а я къ попу завернулъ. Авось, думаю, отъ него что нибудь узнаю о богадъльнъ: она съ своими темными обитателями сильно меня интересовала.

- Извините, батюшка, что такъ поздно тревожу васъ, началъ я, входя въ его довольно чистенькія комнатки.
- ---- Ничего-съ, что такое... мы вотъ только поужинали, кротко отвъчалъ попъ и показалъ рукою на неприбранный еще столъ.
- --- Что это, батюшка, за исторія у васъ туть случилась?..
  - Да-съ... ужь такая, можно свазать...

Изъ за перегородки вышелъ кто-то высокій, стриже-

ный, должно быть, богословъ или что нибудь въ этомъ родъ, въ нанковомъ сюртукъ, поклонился и сълъ на стулъ съ плетенымъ сидъніемъ.

- Я, въдь, батюшка, въ вамъ не просто какъ гость, миъ хотълось бы узнать отъ васъ кое-что, опять на-чаль-я.
- Что же такое вы узнать желаете, и попъ лукаво посмотрълъ миъ въ глаза.
- Мит хоттось бы узнать вашть взглядть на это дто. Вы вто хорошо знаете всю эту исторію?..
- Да какой же взглядъ?.. Извъстно... Правосудный отецъ нашъ небесный явилъ славу свою... Дерзкая погибла отъ руки старца Пахомія... И опять такой кроткій и лукавый взглядъ...
- Отъ воли божіей никуда же. Глухимъ басомъ проговорилъ стриженный богословъ, кашлянулъ, плюнулъ и растеръ ногой запачканное мъсто...
- Да-съ, промычалъ я, и хотълъ было уже удалиться. Въдь не оставаться же дослушивать. Иванъ Меркулычъ предупредилъ меня, самъ пришелъ за мною...
  - Прощайте, батюшка.
- Спокойной ночи-съ, умильно проговорилъ попъ, придерживая л'явой рукой широкій поясъ на живот'я.

Въ съняхъ моей избы меня встретилъ сотскій.

- Ну что, старца-то арестоваль? спросиль я.
- Засадилъ-съ, радостно улыбаясь и какъ-то пошевеливая пальцами, отвётилъ онъ.
  - Ну воть такъ-то, брать, ладиве.
  - Какъ не такъ-извъстно ладиве.

Я стояль въ съняхъ—напротивъ богадъльни; тусклые огоньки едва свътились въ окнахъ.

— А что, какъ ты думаешь, спросиль я сотскаго:— за что онъ ее убиль?

- Кто его знаеть, ваше благородіе... разное болтають...
  - Ну а ты-то какъ думаешь? а?..
- Да извъстно-съ... потому, значить, что усердственниковт какъ бы не отбила...
- То-есть, что ей будуть больше жертвовать: у него доходь отобьеть?..
  - Точно такъ-съ.

Гдъ-то, еще далеко на большой дорогъ, зазвенълъ колокольчикъ, сотскій встрепенулся.—Никакъ становой, прошепталь онъ, прислушиваясь къ колольчику.

 Онъ; его колокольчикъ я ужь знаю, немного помолчавъ, проговорилъ сотскій, тяжело вздыхая и улыбаясь.

Я пошель въ избу. Сотскій не ошибся. Колокольчикъ быль станового. Онъ остановился у попа; они съ нимъ большіе пріятели, какъ я узналь это послѣ. Засыная, я долго слышаль, какъ сперва все позваниваль колокольчикъ, а потомъ явились бубенчики; это отецъ благочинный прівхаль. Все это на ночь свалило къ попу; со всей этой компаніей я встрѣтился уже на другой день, утромъ, часовъ въ 11, у родника подъ березкой.

Я пришель туда раньше всёхъ. Обёдня только что кончилась; народъ пестрою толною сходилъ съ паперти. Былъ праздникъ. Изъ церкви все потянулось къ роднику — икону смотрёть, сказали мнё нёсколько человёкъ.

Подъ березкой была уже огромная толпа любопытныхъ. И все это разодътое, пестрое, смотръло съ какимъ-то тупымъ, равнодушнымъ довольствомъ на лицахъ. Подъ хмълькомъ иные.

Начались допросы. Я сперва, не записывая даже показаній, разузналь кое-что о самой богадёлнё, о *чер*ничках, о томъ, что за господинь этоть старець, и т. д.

- Въстимо, иконой живеть, говорили мужики, переминаясь съ ноги на ногу:—народъ усердствуеть...
  - И много собереть онъ?
- Да кто жь его знаеть развѣ онъ намъ ска- , зываеть...
- Ну, однаво, вы въдь видите же. Ну сколько примърно-то?
- Кто его знаеть. Въ праздникъ-то все, пожалуй, пълковыхъ пять соберетъ...
- Вона-пять. Намедми при мнѣ—Ивана Васильевича знаеть?
  - Какого? дегтярника, что ль?
  - Ну да.
  - Знаю. Какъ не знать. Изъ Козлова-то?..
- Ну, ну, ну! При мнѣ, братецъ ты мой, придожился къ иконѣ, свѣчку значитъ поставилъ, а на блюдечко красненькую выложилъ. Отъ усердія моего, говоритъ.

## — Hy!..

Мужики начали спорить. Я не унималъ. Странно устроенъ русскій мужикъ; начни спрашивать — никогда ничего прямо не выскажетъ; зато въ спорѣ, особенно когда подъ хмѣлькомъ—все дочиста выболтаетъ. Такъ и теперь. Также изъ спора я узналъ, что чернички на сторону ходятъ, т. е. грѣшнымъ плотскимъ дѣломъ занимаются. — Узналъ я, что какая-то Афимья, баютъ, родила будто, а ребенокъ гдѣ, никто не знаетъ...

- А отъ кого она родила? спросилъ я.
- Кто, Афимья-то?
- Ну да.
- Да вто же ее знаеть. Народу мало развѣ. На что другое, а на это-то охотнивовъ всегда найдется.
  - Ну, а слухъ-то на вого?
  - Разное болтають. Слухамъ развѣ можно вѣрить.

 Какъ можно. Сбрехать все можно, заговорило нъсколько голосовъ почти разомъ.

Я съ полчаса пробился, а узналъ все-таки. Мнѣ назвали какого-то Микитку-коновала... у одного помъщика, здѣсь же недалеко, при конюшнѣ живетъ. Дѣло затягивалось, запутывалось, интересу все больше прибавлялось.

- Становой идетъ съ попами, послышалось въ толиъ. Народъ разступился, и передъ мной вывернулась уже знакомая фигурка станового: рабенькая, потная, съ маленькими живыми глазками, съ щетинкой подъ бородой.
- A я думаль, вы въ церкви будете, весело началь онь.
  - Нътъ-съ, я вавъ проснулся, прямо сюда пошелъ.
- Въдь сегодня празднивъ большой, какъ бы съ укоромъ, замътилъ онъ.
- Да-съ, большой, проговорилъ я, перечитывая какое-то показаніе.
- Какъ же это вы, развѣ безъ *дознанія*... хотите производить?
- Да-съ, зачѣмъ же дознаніе? безъ дознанія, повторилъ я рѣшительно, и поднялъ на него глаза.
- Какъ же-съ это, задыхаясь и тревожно поглядывая на меня, продолжалъ становой.
- Какъ?.. А вотъ, какъ видите... и я опять посмотрълъ на него.

Становой окончательно растерялся, онъ мив ничего на это не сказаль, вспотёль и началь утирать лицо.

— Какъ же-съ это?.. все шепталъ онъ.

Толна опять разступилась. Въ кругъ вошелъ крутовсвій попъ и съ нимъ еще другой,—отецъ благочинный, въ скуфьв, т. е. въ лиловенькой остроконечной шапочкв и въ одномъ подрясникв. Я рвдко видывалъ людей съ болве непріятнымъ лицомъ: большое, круглое, розовое, съ бълыми бровями, съ жиденькой свътленькой бородкой — кажется и сотни волосъ въ ней не было, съ довольно большимъ багровымъ носомъ, съ свътло-сърыми, мутными, апатичными глазами... Да и вообще вся фигура... колоссальнаго роста, съ огромнъйшимъ животомъ. На животъ положенъ широкій, четверти въ полторы, шитый поясъ, и какъ разъ на срединъ его вышитъ большой яркій розанъ. Благочинный медлено, выставивъ животъ, двигался: точно будто онъ ходилъ за нимъ. А возлъ него почтительная физіономія крутовскаго попа.

Благочинный явился не къ следствію, а собственно по случаю иконы.

— Гдъ же эта убитая-то? спросиль онъ, подходя въ покойницъ. Эта что ли? Ну-ка, откройте-ка...

Ему откинули покрышку, онъ довольно долго, молча, смотрълъ на нее.

- А въдь я знавалъ ее. Да въдь и ты, Василій Степановичъ, помнишь ее, небойсь? продолжалъ онъ, обращаясь къ становому.
- Еще бы! дъвка *огонь* была, говорилъ становой и какъ-то скверно осклабился.

Я молча смотрълъ на эту грязную сцену.

- Отецъ Иванъ, проговорилъ наконецъ благочинный, обращаясь къ крутовскому попу, что же, когда ее коронить будешь?
- Да въдь это вотъ какъ они, безъ *сепдпин* въдь... говорилъ отецъ Иванъ, поглядывая на меня... можетъ анатомировать еще будутъ?..
- Нътъ-съ, зачъмъ же; въдь всъ знають, что она убита.
- Да въдь онъ ее, говорять, только толкнуль—а у нея были и прежде припадки... да потомъ она еще можеть отъ родовъ... началъ становой.
  - Какъ-съ, отъ родовъ-помилуйте, что вы! Да ро-

дила-то она отчего же, какъ не отъ того, что онъ ее ударилъ, горячо вступился я.

- Да это мы почемъ же знаемъ это докторъ онъ какъ.
- Я руки опустиль... Ну что туть станешь дёлать. Ясно, что стачка.
- Ну такъ какъ же,—началъ я,—надо значить за докторомъ скоръй.
  - Да, конечно-съ. А-то какъ же-съ, безъ доктора?
  - Такъ посылайте же. Сотскій гді...
  - Вотъ онъ-съ, всерикнулъ сотскій.

Написали-послали.

Жара начинала напирать. День быль тихій, знойный, совсёмь безь вётру— ни одинь колосокь не шевельнется. Солнце какъ разъ надъ головою, такъ и печеть.

— И что вамъ это за охота на жарѣ — пошли бы въ ригу, тамъ бы и занимались, а то вѣдь здѣсь сгоришь просто, замѣтилъ становой.

Я воспользовался этимъ совътомъ и велълъ перенести туда столивъ. Благочинный пошелъ въ попу. Становой рысью догналъ меня.

- Что вы Пахомія не видали еще?
- Нътъ, а вамъ зачемъ это?
- Такъ-съ, спрашиваю...
- Я его вотъ сейчасъ велю привести въ допросу. Вотъ вавъ только соберу и запишу всъ показанія.

Становой началь откашливаться — точно вто ду-

- Знаете что, началь онъ тихонько.
- Я взглянуль на него. Становой замолчаль.
- Что такое? проговориль я.
- Если вы, быть можеть, сами насчеть того... такъ... оно-съ пожалуй можно.

Я пожалъ плечами. — Извините пожалуйста... что в котите сказать?

— Вамъ быть можетъ неугодно... такъ вамъ можно отстраниться вовсе... отъ слъдствія-то... безпокойство...

Становой тревожно посмотръль на меня. Я улыбнулся.

- Что вы такъ заботитесь обо мнѣ, проговорилъ а. Нътъ, ужь позвольте кончить, что а началъ...
- Это какъ вамъ угодно-съ. Становой утеръ свое рябое лицо. Мы прошли нъсколько шаговъ молча.
- Да-съ... вотъ ужь можно сказать несчастіе Господь-то посылаеть на кого... опять заговориль онъ.
  - Что такое?.. спросиль я.
- Несчастіе, говорю-съ. Вотъ хоть бы насчеть Пахомія-то...
  - Т. е. что онъ убилъ-то ее и теперь попался?..
- Да помилуйте—кого это онъ убиль!—въдь это говорять только.
- Что вы, какъ говорять? Всѣ въ одинъ голосъ подтверждають, что онъ ее убилъ.
  - Кто это, понятые вамъ говорили?..
  - Да кого же спрашивать? Понятые, конечно.
  - Ну почемъ они знають?
- Я остановился. Что это вы за него такъ стоите? спросилъ я.
- Да вавъ же—помилуйте, *старец*з... беззащитный, можно сказать.
  - А дерется?..
- Да въдь это такъ... въ пылу горячности толкнулъ.
  - Нечего сказать, хорошъ толчовъ!..
- Да что же-съ... Ее-то вы не воскресите, да и его-то понапрасну погубите...
- Я въ недоумъніи посмотръль на станового. Что же онъ хочеть, подумаль я—и спросиль.

- Не губите его понапрасну... Становой сдёлалъ жалобную физіономію.
- Т. е. дать ему возможность еще лѣтъ двадцать сосать народъ? помилуйте, что вы говорите да вѣдь это піявка...
- Э, Господи!.. Ну откуда же 20 лѣтъ?.. ему и жить-то всего можетъ какихъ-нибудъ полгода осталось. Да и то сказать, разберите-ка по-христіански...
  - По-христіански! повториль я смінсь...
  - Да правосъ... А онъ ужь...
- Я подняль глаза на станового. Онъ тревожно улыбнулся.
- Да все про Пахомія... я говорю, онъ ужь не пожалѣеть— становой заикнулся. Вчера отецъ Иванъ говорилъ, что онъ трехъ тысячь не пожалѣетъ, почти что шопотомъ выговорилъ онъ, и что-то въ родѣ испуга изобразилось на его лицѣ. Онъ точно своихъ же словъ пугалася.
  - Три тысячи! невольно воскликнулъ я.
  - Да-съ.

Глаза станового радостно загорълись. Онъ евободно вздохнулъ, какъ будто гора у него съ плечъ скатилась.

- Да откуда же онъ ихъ возьметъ?
- Хе, хе, хе!... Да ужь это не наше дѣло... Намъ подай, выложи, да еще поклонись, да пониже... Баловать-то ихъ нечего. Откуда?!.. Найдетъ, пебойсь. А то вѣдь по песчаной дорожкъ... хе, хе, хе!..
  - Три тысячи, говорилъ я покачивая головой...
- Т. е. въдь ужь это на всъхъ значить... Тугъ и доктору придется, и отцу благочинному...

Я такъ былъ пораженъ этимъ извъстіемъ: монахъ, нищій, даетъ взятку въ 3,000 рублей,—что даже и не обратилъ вниманія на послъднія слова станового.

- Что такое вы говорите... доктору... благочинному... разсѣянно спросилъ я его.
- Да-съ, я говорю, что въдь это не вамъ однимъ-съ, а значитъ на всёхъ-съ, на всю братію-съ, объяснялъ становой, вытаращивъ глаза и утирая свой вспотълый лобъ.

Онъ такъ увъренно, такъ наивно объяснялъ мнъ, что я невольно разсмъялся. Обидъться или разсердится на него не было никакой возможности.

— Нътъ-съ, проговорилъ я тихо. Это онъ ошибается... Мнъ его деньги не нужны... Убійство я не стану сврывать.

Станового эти слова какъ громомъ поразили. Онъ замолчалъ съ раскрытымъ ртомъ.

- Да не скрывать-съ... скрыть какъ можно... Съ нашимъ народомъ развъ что можно сдълать... теперь ужь всъ узнають, взволнованнымъ, перерывающимся голосомъ говорилъ онъ.
  - Ну такъ что же?
- A значить, надо следствіе-то такъ повести, растолковываль онъ мнё.

Онъ становился гадокъ. Я молча посмотрълъ на него и пошелъ въ ригу.

— Такъ что же-съ, развѣ не хотите?.. глухимъ, задыхающимся голосомъ крикнулъ онъ мнѣ.

Я ничего не отвъчаль и началь допрось понятыхь и свидътелей, разумъется, по одиначкъ вызывая каждаго. Я уже не видаль, куда дъвался становой.

Свидътели, конечно всъ, въ одинъ голосъ, повторили, что она умерла отъ ушиба... О припадкахъ никто и не слыхалъ изъ нихъ. Ну, теперь, вечеркомъ, и за Похомія можно приняться.

Я уже ознакомился съ дъломъ. Я распустилъ свидътелей, понятыхъ, пообъдалъ. Иванъ Меркулычъ тутъ же въ ригъ, на сънъ, послалъ мнъ коверъ— я легъ отдохнуть немного. Вечеромъ въдь опять за работу. Я долго не могъ заснуть — нервы были возбуждены. И только было я началъ забываться, скрипнули ворота, и въ ригу тихо, осторожно, на цыпочкахъ, вошла черничка. Я открылъ глаза. Черпичка сразу не замътила, гдъ я лежу. Она довольно долго смотръла по сторонамъ, отыскивая меня глазами, — наконецъ нашла и такъ же тихонько подошла ко мнъ. Она не видала, что я лежу съ открытыми глазами. Въ ригъ было довольно-таки темно, а ейто, вошедшей со свъту, ужь и подавно казалось потьмой.

- Что вы? спросилъ я. Вы ко мнѣ? Черничка вздрогнула.
- Да, прошентала она, снимая платовъ съ головы. Я увидалъ ея хорошенькую, молоденькую головку, съ такой славной густой, темно-русой косой.
- Ко мив? повторилъ я приподнимаясь на ковръ. Что такое?..

Черничка съла и молча начала смотръть на меня своими большими, черными, бархатными глазками. Она сидъла такъ близко возлъ меня, что я чувствовалъ у себя на лицъ ея дыханіе.

— Иванъ Меркулычъ, насилу проговорилъ я.

Черничка встрепенулась и отшатнулась несколько отъ меня и, первое дело, начала покрываться. Къ намъ подходилъ Иванъ Меркулычъ.

— Вотъ, братецъ, исторія-то, началъ я.

Черничка судорожно вытянула ко мив шею. Глаза широко раскрылись, она слегка кивала мив головой, какъ бы говоря: молчи, не разсказывай.

Иванъ Меркулычъ подозрительно на меня посмотрълъ.

— Гдѣ это вы подцѣпили, проговорилъ онъ, нивавъ хорошеньвая—ну-ва, покажись—и онъ хотѣлъ было заглянуть ей въ лицо; она закрылась руками.

Я быль до того подъ впечатлѣніемь этой неожиданной сцены, что рѣшительно не могь ничего ему объяснить. Черничка по прежнему сидѣла возлѣ, только ужь не плакала и не смѣялась, а какъ-то строго смотрѣла на меня изъ подъ бровей... Волосы расплелись и выбились изъ подъ черненькаго платка, она поправляла ихъ рукой. И рука такая правильная, нѣжная.

 — Да вамъ что нужно? нъсколько очнувшись, опять началъ я спрашивать.

Чирничка молчитъ.

— Да скажите же, наконецъ. Въдь это смъшно.

Иванъ Меркулычъ подозрительно ухмылялся: ишь ты какой вороватый, глаза отводить, говорила его усмъшка. Сцена теряла всю свою таинственность, всю прелесть—дълалась просто пошлой. Я всталь: черничка подняла на меня глаза. Я опять повториль свой вопросъ. Она немного подумала, въроятно о томъ, что ей—заплакать или засмъяться, и тоже поднялась съ ковра.

- Ну что же?..
- Мив надо вамъ однимъ сказать объ этомъ, наконецъ, тихо, едва слышно, проговорила она, скромно опустивъ глаза.
  - Да говорите-здёсь и то никого нётъ.

Черничка глазами показала на Ивана Меркулыча.

— Ничего-говорите.

И она объяснила мнѣ, что ее прислали чернички изъ богадѣльни просить меня, не раскапывать ихъ дѣла. — Становой сказалъ, что вы можете это все сдѣлать, добавила она и посмотрѣла на меня.

Я увъренъ, что если бы здъсь не было Ивана Меркульча, она опять бы кинулась меня цъловать. Это по глазамъ было видно: я на все готова, дълай, что хочешь, ну, цълуй... па!.. только оставь насъ въ покоъ.

Какъ умълъ, я постарался ей объяснить, что этого

я никакъ сдълать не могу, и становой неправду говорилъ, подсылая ее ко мнъ.

- -- Да меня не становой послаль, тихо начала она.
- A вто же?
- Афимья...
- A!.. Вотъ она штука-то. Кто это Афимья, спросилъ я у Саши.
  - Черничка.
  - Да это она у васъ старшая, что ли?
- Старшая, и Саша собиралась заплакать. Я предупредиль, сказавь, что это будеть совершенно безполезно. Она очень разсудительно послушалась.

Вотъ тавъ сцена, подумалъ я, выходя изъ риги!.. Саша гдъ-то за гумномъ незамътно исчезла.

Я велёль позвать Пахомія.

Былъ уже вечеръ, когда я началъ его допрашивать. Я сидълъ въ избъ, въ переднемъ углу. Передо мной горъла маленькая, вонючая, самодъльная сальная свъчка, тускло освъщавшая темныя бревенчатыя стъны. Я по крайней мъръ съ часъ прождалъ его. Наконецъ, дверь легонько скрипнула и въ нее тихо, почти не слышно, какъ кошка, вошелъ Пахомій, оглянулся и медленно началъ креститься на образа.

Глядя на него, никавъ нельзя было подумать, что этотъ господинъ вчера еще убилъ человъва изъ самыхъ грязныхъ побужденій: лицо блъдное, кроткое, невозмутимо-спокойное. Я началъ допросъ съ самаго начала — съ вопроса: кто онъ?

- Грышный рабь Божій...
- Нътъ-съ, въдъ это уже другое, заговорилъ я: вы вотъ скажите, къ какому изъ земныхъ сословій принадлежите.
  - Смиренный Пахомій... едва внятно проговориль онъ.

- Вы меня не понимаете. —Вы кто: дворянинъ, купецъ, вы вотъ что мнъ скажите.
- Родители мои, царство имъ небесное Пахомій три раза переврестился, жили въ Кіевъ, съ самаго младенчества, почувствовавъ усердіе, я... продолжаль Пахомій.
- Опять-таки вы не то говорите. Это вы хотите разсказать о своихъ подвигахъ—объ нихъ ръчь еще впереди, а вы вотъ потрудитесь сказать: кто вы такой.
- Что-съ, какъ будто не разслыхавъ моего вопроса, проговорилъ Пахомій, приподнимая на меня глаза. Я повторилъ.
- У нихъ свой домикъ былъ-съ небольшой на Подолъ...
- Послушайте, началь я, вы не шутите, шутками здёсь нельзя отдёлаться, говорите серьезно. Вёдь такъ или иначе, а я добьюсь-таки: кто вы такой. Вы живете по какому виду?
  - Кто?.. я-съ?..
  - Ну да... вонечно. Въдь ръчь объ васъ идетъ.
- Глухъ я сталъ-съ... ужь лъта мои... Я опять спросилъ, по кажому виду онъ живетъ.
  - Я при икон ...
- Да что же это, развъ это такая должность, гдъ могутъ безпаспортные жить?..
- Какой-же вамъ видъ?.. Вѣдь я мірскихъ дѣлъ... началъ Пахомскій, и запнулся.
- Однако-же вы въдь въ этомъ міръ живете, какъ
   же вы хотите быть исключеніемъ...
- Да что же-съ, что въ этомъ мірѣ... вѣдь здѣсь только плоть моя... съ улыбкой проговорилъ онъ.

Ну что туть прикажете дълать?.. я такъ и не добился, кто онъ, по какому виду живеть, и перешель въ другому вопросу: чъмъ вы живете? И туть опять та же исторія. "Много ли мив надо? Въ цвлый день божій одной просфоры не употреблю"... и т. д.

- Ну, а куда идутъ деньги, что вы собираете?
- Да много ли ихъ-съ?..
- Однаво?

Пахомій задумался и лукаво улыбнулся.

 На поддержаніе неугасимаго огня у лампады предъ святой иконой и на поддержаніе обители черницъ.

Я пристально посмотрѣлъ ему въ глаза. Что теперь сказать ему, что становой предлагалъ мнѣ отъ него взятку въ 3,000 р. сер., подумалъ я, и вспомнилъ, что вѣдь этимъ можно сразу или покончить дѣло или ужь отложить всякія попеченія объ его успѣшномъ окончаніи. Я удержался.

Въ избъ была мертвая тишина. Сальная свъчка сильно нагоръла; по ея чадному фитилю дрожалъ врасноватый огонекъ. По стънамъ трепетно двигались темныя тъни. Облокотившись на одну руку, я долго, молча глядълъ на него; Пахомій нъсколько разъ вопросительно поднималъ на меня глаза...

— Ну такъ за что же вы ее убили? вдругь, ръзко сказаль я, не спуская съ него глазъ.

Онъ слегка, какъ будто вздрогнулъ, но сейчасъ же оправился, на губахъ заиграла двусмысленная улыбка и онъ мягкимъ голосомъ проговорилъ: я въ этомъ неповиненъ... отъ крови ея... И онъ скорчилъ самую невинную рожу, ни одной жилкой не измѣнивъ своему спокойствію.

- Такъ отчего же она умерла?
- Мы всё подъ Богомъ ходимъ... вотъ сейчасъ живъ, а черезъ минуту... началъ Пахомій. Я перебилъ его.
- Послушайте, въдь мы не шутимъ... Въдь здъсь было болъе ста человъкъ, всъ видъли, какъ вы ее ударили...
  - Въ этомъ гръшенъ-ударилъ.

- Ну она отъ этого-то и умерла значитъ вы и убили ее.
- Нътъ-съ, умильно улыбаясь и покачивая головой, говорилъ Пахомій, ударить я удариль, а умерла она— на то воля божія. Безъ воли божіей ни единый волосъ съ главы не спадетъ. Это ее Господь покаралъ за дерзость...
  - Ну, а дрались-то вы зачёмъ?
  - Видъ у нея былъ дерзкій...

Когда я его спросилъ: изъ вакихъ суммъ онъ предлагалъ взятку въ 3,000 р., онъ такъ ловко изумился: "Кто?.. я-съ?.. вогда?.. съ удивленіемъ проговорилъ онъ.

- Ну да, вы, т. е. не вы сами, а становой за васъ.
- Да!.. Становой!.. не знаю-съ... и онъ невольно улыбнулся.
- Вы за эту недълю сколько собрали денегь? спросиль я, помолчавъ немного.

Это озадачило было его сперва, но онъ сейчасъ оправился. — Не знаю-съ... не помню... что собралъ, все цъло: мнъ для себя незачъмъ беречь: для меня одной просфоры достаточно...

- Однако сколько? рублей 10 будеть?
- Нъсъ-съ... откуда же?..
- Какъ откуда, когда вамъ одинъ дегтярникъ далъ 10 рублевую бумажку... Помните третьяго дня?..

Пахомій съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня... Ахъ, да... истинно говорите... такъ точно... позапамятовалъ: старъ ужь сталъ, добавилъ онъ.

- Что же она у васъ цѣла еще?..
- Да куда же я ее двну?.. цвла-съ.
- Гдъ же она у васъ? тутъ съ собой?
- Нътъ-съ, въ кельъ.
- А что—ну какъ они всё вмёстё у него лежать? мелькнуло у меня въ голове. Я вышель въ сёни и кликнуль сотскаго.

Понятыхъ 12 человѣвъ.

Сотскій минуть черезь пять выглянуль въ дверь: готово-съ.

- Такъ вы ужь покажите пожалуйста намъ ее, сказнлъ я, и мы всё гурьбой пошли въ богадёльню.
- Что, ваше благородіе, сознается? спрашиваеть сотскій вслухъ.
  - Нътъ.
- Вотъ я бы на него Ивана Гавриловича напустилъ, онъ бы его...
  - Кто это Иванъ Гавриловичъ?
  - Исправникъ-съ.
  - А что, развъ хорошій сыщикъ?
- О-о-о! бѣдовый... у него сразу. Тоть баловать не любить. Спросиль, значить честью, разь, другой, а ужь на третій не сознается, ну и бѣда,—умирай лучше... Да воть онъ небойсь не забыль еще его, добавиль сотскій, указывая головой на Пахомія.
  - А что?
- Да пыль, значить, видёль оть него. И сотскій разсказаль, какь лёть десять тому назадь Пахомій увель со двора корову, а чтобы не замётили слёда—дёло зимой было—такь онь ее въ лапти обуль—ну и выходить, точно два человёка шли.
  - Напрасная влевета, тихо ропталь Похомій.
- Да, говори, напрасная! передразниль его сотсей. А тогда, небойсь, какъ отлупили-то, не то пълъ.
  - Какъ, развѣ онъ высѣкъ?
  - Гм... бѣда!.. страсть!..
- Пахомій слова не пророниль. Онъ быль блідень. Когда мы проходили мимо образа, у котораго онъ обывновенно собираеть съ православныхъ, онъ перекрестился. Мы вошли въ длинный темный корридоръ. Одна стіна была его наружная, другая вся въ дверяхъ двери въ

кельи ведуть, т. е. въ отдельныя комнатки, какъ въ гостинницахъ. Въ концъ корридора слабо дрожалъ ночникъ, поставленный на полочку. Въ корридоръ сырой, какой-то душный, подвальный запахь. Шаги звонко отдавались по каменному полу. Изъ келій на насъ выглянуло несколько любопытныхъ лицъ и сейчасъ же захлопнули двери. Пахомієва келья была въ самомъ конців корридора, какъ разъ у ночника; она была заперта на замовъ. Пахомій началь отпирать ее дрожащими руками и насилу справился, едва отперъ. Ужасный, гнилой воздухъ пахнулъ мнъ въ лицо, когда я вступилъ Чего тамъ туда. не было?.. Старые сапоги, восковые огарки, объёдки пироговъ, кулечки съ пухомъ, гусиныя крылья — чортъ знаеть что!.. Пахомій хотель было юркнуть, но я остановилъ его.

- Гдв же деньги, что вы собираете? спросиль я.
- Они-съ... у меня-съ... голосъ задрожалъ слегво. На немъ, какъ говорится, лица не было, весь блёдный, даже позеленёлъ какъ-то; губы трепетали и судорожно сжимались; глаза почти остановились: что-то отчаянное и вмёстё зловёщее тускло свётилось въ нихъ.
- Я самъ ихъ достану... пустите... насилу проговориль онъ—и онъ вытащиль изъ подъ сундука маленькій кошелечекъ, дрожа весь, какъ въ лихорадвѣ, развязаль его, вытащиль изъ него нѣсколько сторублевыхъ асигнацій и началь совать мнѣ въ руку... Но вдругъ лицо его измѣнилось, руки опустились, Пахомій зашатался, и безъ чувствъ упаль на свою низенькую жесткую кровать.

Его вынесли на чистый воздухъ: Сотскій остался караулить его, а я съ понятыми перерылъ всю его конурку—отыскалъ еще три мѣшочка—во всѣхъ четырехъ было не болѣе 1,000 р. Остальныхъ не нашли. Пахомій скоро очнулся. Съ нимъ бредъ сдѣлался. Я думалъ, что онъ съ ума еще сойдетъ... На другой день, когда я продолжалъ ему допросъ—онъ былъ уже совершенно спокоенъ и по-прежнему увърялъ, что "отъ врови ея неповиненъ" и т. д. Очныя ставки съ свидътелями, присяга и т. подоб. вонечно ни къ чему не повели; все ни почемъ, "неповиненъ" да и только...

Докторъ прівхаль уже на другой день послів обыска, вечеромъ—стало быть осмотръ тіла, поневолів, отложили еще до утра. Докторъ быль длинный, сухой, голубоглавый, губастый нівмець съ сильно выдавшейся впередънижней челюстью. Онъ то и діло сморкался, страшно громко кашляль и плеваль въ разныя стороны. Шумъ быль отъ него ужасный. Я самъ не знаю, почему-то онъ мнів показался сперва отличнымъ человівкомъ: онъ, должно быть, хорошій семьянинъ, думаль я, разсматривая его... потомъ ужь я узналь, что это за гусь.

Подъ березку къ убитой мы пришли рано утромъ солнце только что вставало надъ рожью. Осмотръ тъла кончился обычнымъ порядкомъ.

- Ну такъ что же вы полагаете причиной ея смерти?— спрашиваль я доктора, когда онъ кончиль осмотръ.
- Это сказать... это сказать... если руку на сердце положить... невозможно: либо отъ удара нанесеннаго... либо отъ родовъ... Нъмецъ взглянулъ на меня.
  - Да вы видъли, какая рана у нея на вискъ?
- O! это ничего не значитъ!.. И онъ разсказаль мив какой-то анекдотъ, какъ гдв-то жиль человекъ съ выскобленнымъ мозгомъ.

## Я замолчаль.

- Вы станового видели? спросилъ я.
- Нъмецъ долго смотрълъ на меня. А что, проговорилъ онъ.
  - Тавъ... онъ вамъ ничего не говорилъ?..
  - Видълъ... да... Онъ мнъ говорилъ... что онъ, т. е.

чернецъ, не виноватъ, и нѣмецъ опять посмотрѣлъ на меня и прищурилъ глаза.

- Въ свидътельствъ докторъ написалъ, что, по всей въроятности, во время свалки ее кто нибудь толкнулъ въ животъ, отчего она и родила и умерла, а рана на головъ не смертельная...
- Я не могу противъ совъсти сказать,—все оправдывался онъ передо мной,—я дерптскій студенть... ну и такъ дальше...

Въ этотъ же день я отправился въ богадъльню.

- Гдъ Афимья? спросиль я у первой попавшейся мнъ на глаза чернички.
  - Она при смерти лежитъ...
    - Ничего, проведите меня къ ней...

Черничка ввела меня въ комнатку. Комнатка разделена перегородкой на двъ. Какая-то маленькая, блъдная дъвочка, лътъ 13, выглянула изъ-за перегородки и сейчасъ скрылась опять. И эта маленькая дъвочка одъта тоже черничкой, т. е. въ черненькомъ же съ мушками платьицъ изъ туго накрахмаленнаго ситцу, въ черненькомъ же шерстяномъ платкъ, заколотомъ булавкой подъ бородой.

— Она при смерти. Тоненькимъ, плаксивымъ голосомъ бойко проговорила дъвочка, опять выглядывая.

Я послаль за докторомъ. Онъ пришелъ, посмотрѣлъ:— О! У этой ничего... у нее жаръ небольшой—это скоро пройдетъ... Вотъ та умерла не отъ удара нанесеннаго, а отъ... отъ родовъ... А... я не могу противъ совъсти, все твердилъ онъ!..

Афимья была толстая, здоровая, должно быть, страшно наглая мёщанка, но вмёстё съ тёмъ дура. На видъ ей было уже подъ сорокъ. Большіе бёловатые глаза какъ-то дико смотрёли. Она было начала притворяться что бредитъ, но это такъ грубо вышло—даже черничка засмёялась. Изъ двери выглянулъ сотскій.

- **Что ты?**
- Микитку, ваше благородіе, привезли... (я посылаль за нимъ еще наканунъ).

Афимья сейчась же перестала бредить. Глаза у нея были все время закрыты; теперь она начала понемножечку одинъ раскрывать: ей должно быть хотёлось взглянуть, туть ли Микитка. Я послаль за нимъ. Такъ минуть черезъ десять въ комнату вошелъ Микитка, бълобрысый, веселый молодой малый, ухарь,—въ синей поддевкъ, ловко перетянутой ременнымъ наборнымъ поясомъ. Лицо такое простое, невольно располагающее.

- Что, ты ее знаешь?
- Изв'єстно д'єло, какъ не знать, весело говорилъ онъ—знаю-съ.
  - И давно?
  - Съ прошлаго года-съ.
  - А гдъ вашъ ребеновъ?
- Виноватъ, сударь, *гръшное* было между нами— отъ этого не отпираюсь—ей Богу, не знаю-съ. Микитка самодовольно улыбнулся. Сразу видно, что человъкъ говоритъ откровенно, правду.
- Но однако ты слышаль, можеть быть, куда онь девался, спрашиваль я, смотря на Афимью. Она бледнена. Бредь, стоны, все это уже кончилось, она внимательно прислушивалась къ нашему разговору только глаза еще не открывала.
- Да я, признаться, туть же вскор'в и бросиль ее— не въ моеми нрави она-съ, разсуждаль Микитка...

Я невольно улыбнулся.

Съ Афимьей мы покончили очень скоро. Она сразу спуталась, дальше-больше... и все выболтала. Разсказала, какъ она родила, какъ задушила (пеленками), какъ хоронила его ночью...

Микитка безсмысленно слушаль этотъ разсказъ. Когда

мы пошли въ тому мъсту, гдъ она закопала ребенка онъ зашушукалъ съ какой-то смазливенькой черничкой.

Когда все это кончилось, мнѣ пришло въ голову написать къ губернатору. Все лучше, думалъ я, пусть дѣло это будетъ у него на виду, авось кончится какъ слѣдуетъ. У меня было какое-предчувствіе, что эти чернички и старецъ снова соберутся сюда. Я предлагалъ губернатору, нельзя ли въ эту богадѣльню перевести сельскую школу, а то она помѣщалась въ какой-то старенькой, хотя и подкрашенной избенкѣ... Мнѣ запрягли лошадей. Я пошелъ съ сотскимъ въ богадѣльню. Мнѣ котѣлось присмотрѣться къ помѣщенію будущей школы. Я думалъ, что тамъ никого нѣтъ, и вдругъ услыхалъ звонкіе голоса, весело распѣвавшіе "Не бѣлы-то снѣги".

— Ишь ты, подлыя, пробурчаль сотскій.

Оставшіяся чернички собрались въ одну келью, поставили самоваръ и ублажались чайкомъ. Онъ совершенно не ожидали моего прихода, растерялись, повскакали. Между ними была и моя знакомая Саша-черничка. Она такъ лукаво-скромно поглядывала теперь. Тутъ же съ ними и маленькая дъвочка, которую я видълъ у Афиміи. Я подозвалъ ее.

- Ну вы зачёмъ туть? спросиль я.
- Она начала лепетать, что у нея ни отца, ни матери нъть, что *обрекла* себя Богу и т. д.

Ну чѣмъ же это все кончилось? вѣроятно спросите вы, читатель.

— Тъмъ же, чъмъ кончается все у насъ. Пахомій просидъль съ полгода въ острогъ, ужь какимъ-то способомъ нашли его невиновнымъ. Впрочемъ оставили въ сильномъ подозръніи.

1862 годъ. Полинино.

# Нантскія пулярки.

Городъ Нантъ славится также своими превосходными пулярками, способъ откармливанія которыхъ составляеть секреть его жителей. Учебникъ георафія для среди. уч. зав., сост. Н. Евстафіевымъ.

T.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, я гостилъ въ Орловской губерніи, у моего пріятеля, Алексвя Ивановича Мутовкина. Дъло было лътомъ, въ серединъ іюля, какъ разъ въ самую высыпку дупелей. Мы ходили важдый день на охоту. Утромъ, гдв еще до солнца, даже до зари, только начпеть небо бёлёть на томъ мёстё, гдё солнцу вставать,ил окну приходиль его кучерь, Яковь, и стучаль, пока ито нибудь изъ насъ не просыпался. Мы посившно вставали, наскоро умывались, торопливо выпивали по стакану чая, осматривали сумки, ружья, садились въ телъту и вхали версты за двв, гдв у него дъйствительно ръдкія дупелиныя мъста — мочежина въ нъсколько версть по берегу ръки, весной заливная, съ кочками, съ осочной, съ прасной ржавчинкой — самое ихъ раздолье. ()быкновенно мы туда вздили, воть, какъ я говорю, на тельнь. Довезеть нась Яковъ, -- мы пойдемь въ болото, а онъ домой вернется. Часовъ въ десять, когда ужь станеть жарко, онъ прівзжаль за нами на то же мюсто и увозиль насъ... Однажды, по какому-то случаю, онъ не прівхаль. День быль ужасно жаркій, солнце такъ и пекло, въ воздухю тишина, никакого вютерка—листочекъ ни одинъ не дрогнеть. Мы прождали его чуть ли не целый часъ и ужь решились было идти домой пешкомъ по этакой жаре, какъ позади насъ, далеко на берегу, глухо раздался выстрёль—точно кто кнутомъ щелкнуль.

— Это кто же тамъ?

Какая-то фигурка моталась, но что за человъкъ — разобрать нельзя было. Немножко погодя — опять выстрълъ. Потомъ еще и еще...

— Кто это потъщается? Тамъ и нътъ ничего. Мы тамъ были сейчасъ..

Фигурка между тъмъ приближалась къ намъ, росла. Мы лежали на берегу и наблюдали ее. А солнце такъ и палить, просто жжетъ даже.

 Пойдемъ. Ну шутъ съ нимъ совсёмъ—намъ какое дъло. Пойдемъ, позвалъ я.

Два выстрёла одинъ за другимъ...

Мы опять начали всматриваться.

- Да что онъ тамъ нашелъ? Нътъ тамъ ничего...
- Это вотъ кто. Теперь я знаю...
- Кто?
- Ивана Петровича Синицына сынъ-вотъ вто.
- А вто это Синицынъ?
- Есть у насъ тутъ такой... Hy, да... онъ... говорилъ мой пріятель.

Фигурка приближалась. Можно было даже видъть, что онъ блондинъ, совсъмъ еще молодой человъкъ, худощавый, какой-то нескладный, разгильдяй...

- Что онъ-гимназисть что ли? свазаль я.
- Гимназистъ... Знаешь что? Спросимъ у него-

если Иванъ Петровичъ дома — повдемъ къ нему. Онътутъ не далеко, то же что и до насъ—версты двв, ну, можетъ, три. Это прелюбопытный господинъ.

Миъ было все ровно-къ Синицыну, такъ къ Синицыну.

Молодой человъвъ приблизился въ намъ шаговъ на соровъ, узналъ сосъда и, улыбаясь, началъ расвланиваться.

- Что это вы стръляете? крикнулъ ему мой пріятель. Мы сейчасъ прошли по этому мъсту—-тамъ ничего нътъ.
  - Да такъ... птичекъ... что попало, отвъчаль онъ.
- A-a!.. A мы думали: что это онъ тамъ нашелътакое? Иванъ Петровичъ дома?
  - Дома.

Онъ подошелъ къ намъ и еще раскланялся.

- Присаживайтесь... Что онъ дёлаеть?
- Ничего... Имѣніе продаетъ...
- Какъ имъніе продаеть?
- Продаетъ... Мы въ Петербургъ увзжаемъ.
- Что это онъ вздумаль? это съ какой стати?
- Обидълся, что мостъ за него починили, а потомъденьги взыскали...

Мы оба съ недоумъніемъ посмотръли на него.

- Нътъ, вы не върите? серьезно.
- Кому же онъ продаеть?
- Огаркову. Знаете, тутъ его мельница недалеко.

Прошло нъсколько мгновеній молчанія.

- Мы не помѣшаемъ, если поѣдемъ къ вамъ? сказалъ мой пріятель. Вотъ онъ хочетъ познакомиться...
- Чёмъ же? Нётъ... А гдё же ваши лошади? оглядываясь по сторонамъ, спросиль гимназистъ.

Огланулись и мы... Якова все еще не было.

— Въ такомъ случай вотъ что. Тамъ дальше въ заливи чья-то лодка стоитъ, мы на ней перейдемъ на ту сторону и по межамъ прямо пройдемъ къ дому. На мостъ идти—это далеко.

Мы такъ и сдёлали. Дошли до лодки, отвязали ее, выплескали ковшичкомъ набравшуюся въ нее воду, сёли и поёхали. Собаки поплыли за нами... На водё, въ полдень, когда вётру нётъ—еще жарче. Вода стояла какъ зеркало, гладкая, блестящая, съ отраженными въ глубинъ облаками, небомъ. Солнце и сверху, солнце и снизу. Я снялъ свою соломенную шляпу и началъ горстью черпать воду и мочить голову.

- У васъ хорошее купанье? спросиль я.
- Нътъ, у насъ ръки нътъ. Мы или сюда ъздимъ купаться, или изъ колодезя обдаемся. Въ прудъ у насъ вода зеленая, съ лягушками. Только и годится цвъты поливать. Какъ пріъдемъ, я вамъ устрою изъ колодезя.

Мы перевхали реку, оттащили лодку подальше, чтобы не уплыла, поднялись на довольно крутой песчаный берегь и пошли по узенькой межё, заросшей травою, между двухь стёнъ высокой, совсёмъ ужь поспёлой ржи. Жара стала совсёмъ невыносимой. Движенія воздуха въ этомъ корридорё не было ужь никакого. Только удушливый пыльный запахъ соломы. Ноги подгибались.

— Это еще далеко намъ такъ идти?

роги ни откуда нътъ.

— Версты двв. Жарко сегодня... сказаль гимназисть. Мы шли съ одной межи на другую. Онъ поворачивался для чего-то направо, налвво. Поднимался на ципочки, чтобы видвть поверхъ ржи. Наконецъ, одинъ разъприподнявшись, сказалъ: ну, вотъ теперь скоро. Вотъ сейчасъ садъ будетъ. Я тоже поднялся на ципочкахъ и увидалъ темную зелень сада, какъ моремъ, окруженную со всвхъ сторонъ рожью. Казалось, къ этому саду и до-

- Гдъ же она... дорога-то? спросилъ я.
- Въ эту сторону дороги у насъ нѣтъ. Папенька и съ той стороны только одну дорогу и оставилъ. Изъ-за этого онъ вѣдь и имѣніе продаетъ...

Навонецъ, рожь кончилась; передъ нами быль высовій навозный валь по ту сторону обвалившейся, заросшей бурьяномъ канавы. Гимназисть очень ловко вскочиль въ крапиву, потомъ поднялся на валъ и, улыбаясь, сталъ насъ приглашать последовать его примеру. Перелезли и мы. Перелъзли и пошли по саду, безъ дорожекъ, прямо по травъ. Это быль собственно не садъ, а какой-то огромный вусть, где какъ попало, но густо росли столетнія липы, дубы, березы, клены, кое-гдв яблони, рябина и все сплошь заросло крапивой, лопухами, вишенникомъ. Мы пробирались сквозь эту чащу и наконецъ выбрались на . вакое-то подобіе дорожки, но тоже не чищенной и также заросшей травою. На концъ ея виднълся балконъ дома, съ непомърно толстыми бълыми деревянными колоннами. Сверху выглядывала соломенная крыша. Когда мы подошли совсёмъ ужь близко, я увидёлъ весь фасадъ покосившагося, вросшаго въ землю стариннаго барскаго дома средней руки. Такіе дома бывали у пом'вщиковъ "душъ во-сто". Кусты сирени, жимолости, воздушнаго жасмина росли подъ окнами, возлъ самаго балкона, тавъ что вътки лежали даже на ступенькахъ. Балконная дверь была отворена, но ни на балконъ, ни въ домъ, казалось, не было ни души. Передъ балкономъ мы остановились.

— Пойдемте же, сказалъ гимназистъ, и началъ подниматься. Съ этой стороны солнце, — папаша на томъ балконъ сидитъ, а сестры, кажется, купаются...

Изъ кустовъ слъва послышались женскіе голоса и смъхъ. Я невольно повернулъ туда голову. Никого не видать. Мой пріятель посмотръль на меня и улыбнулся:

— Хочешь, я тебя посватаю? тихо сказаль онъ...

Гимназистъ стоялъ на верхней ступенькъ и говорилъ:
— Идите же. Ничего...

Мы взошли на балконъ съ собаками, съ ружьями, въ высокихъ сапогахъ, всё въ грази, въ пыли. Онъ пошелъ въ домъ; мы за нимъ... Низенькія, прохладныя комнаты; полъ, когда-то крашеный; мебель, очевидно, еще работы домашняго столяра—теперь ужь рёдко гдё онапопадается. Окна съ маленькими стеклами и рамы не створчатыя, а подъемныя. Но комнатъ много и всё большія, длинныя... Мы прошли двё или три изъ нихъ и черезъ окна увидали сидящихъ на обширной террасъ, выходившей на дворъ.

— Еще тутъ... Огарковъ, сказалъ гимназистъ.

Мы ввалились на террасу съ ружьями, съ собаками гурьбой. Сидъвшіе другь противъ друга — небольшого роста съденькій господинъ въ парусиновомъ польто и другой, рябоватый, черный, въ костюмъ пригороднаго мъщанина, т. е. въ сюртукъ, но въ ситцевой рубашкъ, выпущенной изъ-подъ жилета, — изумленно оглянулись на насъ и встали.

- He ожидали? сказалъ мой пріятель, здороваясь съ ними обоими. Потомъ представилъ меня.
- Нътъ, да какъ же это вы такъ пришли?.. все еще съ недоумъніемъ посмотръвъ на насъ, спрашивалъ старикъ. Черезъ садъ развър...
- Разумъется черезъ садъ... Рожью, а потомъ черезъ садъ, сказалъ гимназистъ. Дороги въдь въ той сторонъ нътъ. Перелъзли черезъ валъ и прошли садомъ.
- Теперь я понимаю, понимаю... Садитесь, пожалуйста... Очень радъ... Вы ружья сюда, въ уголъ поставьте... Садитесь...

Мы съли, крикнули на собакъ, чтобъ онъ не шлялись по террасъ, а ложились бы, и начали говорить... какая жара.

- Охота-съ, сказалъ мъщанинъ и, улыбаясь, вздохнулъ. У меня па бахчахъ — у Василія Иваныча мы же въдь сняли — молодецъ одинъ есть, такъ каждый день утку, а то и двъ застрълитъ. Пріъдешь — всегда утятиной накормитъ...
- Очень жарко. И у васъ въ Тамбовъ тоже жары стоятъ? Вы какого уъзда, спросилъ Иванъ Петровичъ, обращаясь ко мнъ.

Я сказаль.

- Это конскій-то заводъ дяденьки вашего?
- Дяденьки, отвъчаль я.
- Прежде на бъгахъ отличались, сказалъ Огарковъ.

Я подтвердилъ и сказалъ, что теперь дядя заводъ уничтожилъ.

- Теперь ужь что. Развъ теперь можно что имъть? Надо все уничтожать... добавилъ Иванъ Петровичъ.
- Время самое не для пом'вщиковъ... Это справедливо, сказалъ Огарковъ. Если теперь, при томъ, какъ народъ вездъ распущенъ...

Иванъ Петровичъ нервно повернулся въ креслъ:

— Народъ что. Съ народомъ еще можно ладить. Мы сами что дълаемъ? Это еще лучше. Свой же братъ, дворянинъ, норовитъ что сдълать...

Онъ очевидно намекнулъ на исторію починки моста, сдѣланной за его счетъ. Мы промолчали, какъ бы ничего не знаемъ.

— Всякій погубить только старается, сказаль Огарковъ.

Въ это время во всю ширь балконной двери показалось что-то розовое, накрахмаленное, шумящее—показалось и сейчасъ изчезло.

— Это сестра Надя, сказаль гимназисть. Онё должно обыть ужь выкупались. Теперь и намъ можно. Я узнаю сейчасъ...

Онъ пошель въ домъ, а Иванъ Петровичъ спросилъ:

- Это вы хотите купаться?
- Да... Ужасная жара...
- Жарко. Только вы вотъ что. Вода у насъ колодезная, холодная, а вы теперь горячіе, такъ прежде вамъ надо раздёться и остынуть. Вы все снимите съ себя, останьтесь въ однихъ сапогахъ и минутъ двадцать эдакъ погуляйте по саду простынете, и тогда и обдаваться можно. А такъ, прямо—это нездорово.

Пришель Петя и сказаль, что сестры откупались.

- Стало быть, можно?
- Можно, пойдемте.
- Пойду и я съ вами. Ефимъ Степанычъ, нойдемъ и мы, сказалъ Иванъ Петровичъ.
- A пожалуй. Отчего и не покупаться съ господами, сказалъ Огарковъ.
- Ну, Петя, готовь, командуй, воды чтобъ больше. Одному Семену не справиться кучера вели позвать. Передъ объдомъ это очень хорошо и здорово, говорилъ Иванъ Петровичъ. А мы пока раздънемся...

Онъ пошелъ впереди насъ, мы за нимъ, и тъмъ же путемъ вышли на балконъ и спустились въ садъ. Потомъ повернули направо. Тамъ, шагахъ въ двадцати отъ балкона, подъ навъсомъ высокой раскидистой липы, окруженная кустами сирени была довольно просторная расчищенная площадка, усыпанная краснымъ пескомъ. Песовъ былъ мокрый и на немъ отпечатлълись слъды босыхъ ногъ. Стояло нъсколько стульевъ, на сучкъ висълъ мъдный тазъ; на кустахъ были развъшены для просушки мокрыя простыни, полотенцы.

— Ну-съ... воду сейчасъ привезутъ... давайте раздѣваться, сказалъ Иванъ Петровичъ, и сѣлъ на одинъ изъ стульевъ. Мы послѣдовали его примѣру и тоже сѣли и начали снимать съ себя платье. Мъщанинъ почему-то не сълъ на стулъ, а началъ раздъваться на траввъ.

— Все, все снимите. Оставайтесь въ однихъ сапогахъ, говорилъ Иванъ Петровичъ.

Мы совсёмъ раздёлись и стояли другъ противъ друга. Воды еще не было. Отъ нечего дёлать я разсматривалъ тёлосложенія. Тёло нёжное, бёлое, кожа тонкая, цвёта почти прозрачнаго; видны синія жилкй... Это у насъ. А у "него", у Огаркова, тёло темное, шея и руки загорёлыя, талія низкая, ноги короткія, сильныя, мускульныя. Кругомъ таліи — темный рубецъ отъ пояска рубашки... Онъ тоже насъ разсматривалъ и наконецъ, улыбаясь, сказаль:

— Какое у господъ тѣло-то нѣжное... совсѣмъ какъ примърно у бабы...

Мы разсмёнлись, но ничего ему не отвётили.

- Вотъ тоже у духовныхъ иногда такое твло бываетъ...
  - Тамъ отъ жиру, замътилъ Иванъ Петровичъ.
  - Все равно жизнь беззаботиная, нъжая...
  - Да, беззаботная! Похоже...

Въ такомъ видъ мы погуляли по площадкъ, прошлись дальше по саду. Мъщанинъ нашелъ какой-то грибъ и сорвалъ его.

— Это самый вредный, сказаль онь. Оть него тошнить...

Наконецъ на ручной телъжкъ прикатили огромную бочку съ водой.

— Ну, вотъ теперь можно и окачиваться. Теперь простыли. Ну-ка...

Иванъ Петровичъ нога объ ногу снялъ сапоги и сталъ посреди площадки. Кучеръ и Семенъ взяли по ведру и приготовились.

— Hy!

Они одинъ за другимъ высоко вскинули кверху ведра и вылили ему ихъ на голову. Потомъ повторили это еще нъсколько разъ. Онъ вздрагивалъ и подпрыгивалъ... съденькій... тъльце нъжное, но ужь совстмъ старческое, худое... Мы стояли, смотръли и дожидались своей очереди. Когда онъ кончилъ, то же самое продълали и сънами. Послъ встар обливали мъщанина. Они вылили на него по ведру и сказали, что воды въ бочкъ больше нътъ.

-- И того довольно, отвътилъ онъ.

Вытеръ своей рубашкой лицо и началъ одъваться. Не любять ихъ дворовые, т. е. даже органически ненавидять. Они знають, что это ихъ враги, и оттого такая ненависть. Въ самомъ дълъ, покупаетъ одинъ помъщикъ у другого имъніе, ему нуженъ вмъстъ и штатъ прислуги. Не всъхъ, а половину ужь онъ навърно оставитъ. Покупаетъ имъніе Огарковъ—ему никого не нужно:—иди всъ, куда хочешь. Они знаютъ это, оттого и ненавидятъ ихъ.

Послѣ купанья, когда мы пошли къ дому, мой пріятель взяль подъ руку Ивана Петровича и сказаль, что ему нужно объ чемъ-то поговорить съ нимъ. Они пошли по саду, а мы, т. е. я, гимназисть и Огарковъ, начали подниматься на балконъ. Огарковъ все оглядывался, и я замѣтилъ, что его какъ будто безпокоитъ ихъ бесѣда. Онъ все посматривалъ...

Въ залъ между тъмъ ужь былъ наврытъ столъ. Мимо его взадъ и впередъ прогуливались подъ ручку двъ высовія, полныя дъвицы—одна въ голубомъ, другая въ розовомъ просторныхъ наврахмаленныхъ ситцевыхъ пеньюарахъ.

— Это мои сестры... Зина и Надя, сказаль гимназисть.

Я назваль себя по имени и рекомендовался, какъ пріятель ихъ сосёда, пріёхавшій погостить къ нему.

Онъ сейчасъ же начали жаловаться на жару, на скуку, что сами нигдъ не бывають и къ нимъ никто не ъздить...

- При маменькъ мы еще выъзжали, а вотъ теперь ужь второй годъ никуда и къ намъ никто. Папенька со всъми перессорился... Теперь, впрочемъ, ужь не долго...
  - Собираетесь куда нибудь?
- А вамъ развѣ Петя не говорилъ? съ удивленіемъ спросили онѣ. Въ Петербургъ мы ѣдемъ. Папенька имѣніе продаетъ, все это: домъ, усадьбу, все, однимъ словомъ, и мы переѣзжаемъ... У Зины есть голосъ, и она хочетъ поступить въ консерваторію. Здѣсь, согласитесь, онъ у нея такъ пропадетъ, заглохнетъ... На будущій годъ кончаетъ курсъ Петя, и ему нужно поступать въ университетъ... Все ужь за одно.
- А не лучше ли бы пока имѣніе на аренду сдать, чѣмъ продавать, замѣтилъ я. Мало ли что.
- Ахъ, ужь нътъ! И не отговаривайте его пожалуйста...
- И вамъ не жаль разставаться съ деревней, съ садомъ? опять спросилъ я.
- Охъ, вы не знаете... Это тюрьма, отвътила "Зина". Мы не живемъ—мы прозябаемъ здъсь.
- Ужь мы задатокъ дали. Они получили-съ, поправляясь и заложивъ большой палецъ правой руки за нижнюю пуговицу жилета, сказалъ Огарковъ. Послъ завтра въ городъ къ нотаріусу ъдемъ.
  - Значить, все ужь кончено?
- Все-съ, отвътилъ онъ. Приподнялся на ципочкахъ, покачался такъ и, снова опускаясь, стукнулъ каблуками.

Я посмотрълъ на него. Рожа довольная, увъренная, съ оттънкомъ какой-то ироніи. Барышни тоже улыба-

лись... На балконъ показались мой пріятель съ Синицы-

- Ну чтожь, готово? Давайте же объдать, говориль онъ. Огарковъ посмотрълъ на него: "отговаривали, дескать, тебя, да ужь поздно"... Мой пріятель поздоровался съ дъвицами, началь съ ними смъяться, разспрашивалъ, что онъ въ этакую пору дълають, началъ просить что нибудь сыграть, спъть ему. Лакей принесъ миску съ супомъ, и мы начали садиться за столъ. "Надя" помъстилась за хозяйку.
- Садись, Ефимъ Степанычъ, что-жь ты? сказалъ жозяинъ.
  - Сядемъ-съ, отвътилъ Огарковъ.
- A вотъ сосъдъ-то меня отговаривалъ все. Говоритъ, зачъмъ продаю, началъ Синицынъ.

Огарковъ улыбнулся.

- Сами нешто хотять купить?..
- Нътъ, а такъ, говоритъ, лучше бы, чъмъ продавать, на аренду сдать... Да ужь все равно задатокъ взялъ—кончено.
- Ахъ нътъ, папа, пожалуйста! Ужь не передумай ради Бога, въ одинъ голосъ заговорили и "Надя", и "Зина".
- Нътъ, не передумываю. Сказалъ: кончено и-кончено, отвътилъ онъ имъ.

Когда подали жаркое—нашихъ дупелей — я сказалъ:

- Вотъ и отъ этого въ Петербургѣ придется отказаться.
  - Почему? удивилась "Надя".
- Дороги ужасно. Тамъ они рубля три пара бывають.
- И безъ нихъ проживемъ. Я ихъ даже не люблю, сказала она...

Послъ объда всъ перешли на террасу. "Зину" мой

пріятель увель въ роядю и усадиль ее играть и п'єть. Она поломалась, но потомъ согласилась. Огарковъ, чтото поговоривъ еще съ Иванъ Петровичемъ, сказаль, чтоему надо въ городъ, простился со всёми, и я вид'єль въ овно, какъ онъ сёль на длинныя б'єговыя дрожки и у'єхалъ.

— Да-съ. Такъ-то-съ... Прощайте, господа... покачивая головой, говорилъ Синицынъ, возвратившійся изъ передней, куда онъ ходилъ провожать Огаркова.

Мой пріятель вздохнуль, пожаль плечами и сдѣлаль мину: невельно, дескать, говорить...

- Что же вы думаете въ Петербургъ дълать? Такъ жить? спросилъ я. Мы всъ стояли у рояля. "Зина" все перелистывала ноты, чего-то искала.
- Она воть въ консерваторію хочеть, Петь надо въ университеть... Я не могу здась оставаться. Нать, лучше ужь самому продать и убхать... Туть, батюшка, у насъ такіе порядки, что въ одинъ прекрасный день иманіе продадуть и скажуть: убирайся вонь. Земство! ха, ха... Мость у меня въ исправности быль... Это одна только придирка... Пускай-ка воть они съ него, съ Огаркова, взыщуть. Онъ имъ покажеть.

"Зина" откинулась, подняла глаза къ небу, и безътого высокая, полная грудь поднялась еще выше, всколыхнулась, и мы услыхали какой-то итальянскій вальсь. "Надя" налегла на рояль и съ завистью смотрёла на нее. Мы стояли и слушали. Съ террасы пришелъ мой грязний Фингалка (плодъ тайной любви некрасовскаго Оснарии и моей Леды — вылитый отецъ), встряхнулся, и я съ ужасомъ замётилъ, что онъ собирается сейчасъ завить. Я поспёшилъ къ нему...

Превосходный голосъ, говорилъ мой пріятель, когда она кончила.

— Надо еще обработать. Здёсь это невозможно было едълать, отвёчала "Зина".

Потомъ она еще пѣла. Наконецъ подали арбузъ, мы съѣли его, немного повремѣнили и стали собираться уходить.

- Куда же вы? удивился Иванъ Петровичъ.
- **А** хотимъ пострълять еще. Дупеля теперь скоро пройдутъ.
- Еще рано, жара. Погодите немного. Я велю вапречь вамъ дрожки, и вы добдете туда. "Надя", вели поскоръй самоваръ поставить. Мы еще чаю попьемъ. Приходилось уступить.
- Въдь я, господа, тоже это не вря дълаю, началъ Иванъ Петровичъ, когда концертъ кончился и мы снова вышли на террасу. У меня есть одно дъльце тамъ въ виду.
  - Въ Петербургъ?
  - Да-съ.
  - Не секретъ? спросилъ я.
- Нътъ, пока секретъ... Да узнаете... Черезъ годъ, черезъ два. Можетъ даже и раньше...
- Я, разумъется, не сталъ разспрашивать. Онъ немного помолчалъ и опять началъ:
- Я ужь объ этомъ давно думаю. Да здёсь-то его нельзя устроить, а тамъ можно... Большія деньги можно наживать... И человёкъ у меня для этого въ виду есть.
  - Значить, какое нибудь торговое предпріятіе?
  - Торгово-промышленное.
  - Прогорите еще вы съ нимъ, сказалъ мой пріятель.
- Нътъ-съ, ужь не прогорю. Въдь вы не знаете, какое это дъло?
  - Не знаю.
  - Ну, то-то и есть.

Между тъмъ подали самоваръ, запрягли намъ дроги, мы выпили по стакану чаю и начали прощаться, благодарить за угощеніе, извиняясь за доставленное безпокойство... — До свиданія, говорили мнѣ обѣ, и "Надя", и "Зина". Зимой, можеть, еще гдѣ нибудь увидимся въ Петербургѣ (онѣ знали, что зимой я тамъ живу), гдѣ нибудь въ театрѣ, въ концертѣ...

Иванъ Петровичъ съ сыномъ вышли провожать насъ на крыльцо. Онъ провожали насъ съ террасы, кланались, привътливо улыбались:

— До свиданія.

Мы довольно ужь далеко отъёхали отъ дому, а голубой и розовый капоты все еще виднёлись между бёлыми калоннами террасы, подъ навёсомъ покосившейся темной соломенной крыши.

- Алексъй Иванычъ, что-жь баринъ-то продалъ имъніе? спросилъ моего пріятеля кучеръ.
  - Продалъ.
  - Совстмъ значитъ ужь портшили?
  - Совсвиъ.

Онъ плюнулъ въ сторону:

- He сидится! Сидълъ бы, сидълъ бы себъ... Нътъ, надо... A все это онъ его.
  - Кто онъ?
- Барышни. Жениховъ нътъ, а ужь время-то пришло... Вотъ воду-то привозишь, когда имъ купаться...
  - Заигрывають?
- Онъ, ничего... всъ въ мать. Покойница-то такая тоже была... А вотъ сынъ въ него весь и такой же, какъ бы дурачекъ совсъмъ...

Я оглянулся. Видёнъ только садъ и со всёхъ сторонъ рожь—море ржи...

"И изъ этого куста, изъ этой ржи и въ Петербургъ... Чортъ знаетъ, что дълаетъ", подумалъ я.

#### II.

Два года назадъ, какъ-то зимой, я объдалъ у одного изъ моихъ земляковъ. Насъ собралось человъкъ десять. Нъкоторые послъ объда уъхали въ театръ, нъкоторые домой, а мы, трое или четверо, засидълись и, когда собрались уходить, было ужь часовъ двънадцать. Мы вышли всъ вмъстъ. Ночь была чудная—тихая, звъздная, съ легкимъ морозцемъ... Мы шли по Морской.

- Воть бы теперь тройку, да куда нибудь этакъ верстъ за десять.
  - Не дурно, конечно...

Гдъ-то тамъ, ближе въ Невскому, на встръчу намъ попалась тройка; мы взяли ее и велъли ъхать въ Дороту. Между нами былъ упраздненный директоръ отъ земства одной изъ нашихъ степныхъ желъзныхъ дорогъ. Онъ началъ вспоминать, какъ всего какихъ нибудь девять, десять лътъ назадъ, когда строилась, сдавалась и принималась дорога,—какія тогда бывали поъздки у нихъ въ этому самому Дороту.

- Времена не тъ. Все это прошло, замътилъ вто-то.
- Нътъ. Деньги-то всть, а всв сжались, боятся. "Дълъ" никакихъ нътъ... Застой... Да и то сказать, и женщинъ теперь такихъ ужь нътъ. Что это такое! Развъ это женщины—онъ назвалъ нъсколько именъ француженокъ прошлогодняго сезона—кошки!
  - Кошки, согласились мы. Конечно...
  - А тогда-то-Камиль, Эжени...
  - Капитальныя были женщины...
- Да нътъ-съ, и не въ томъ даже отношении. Пріятно было провести время и такъ. Съ ними было объ чемъ поговорить. Въдь кого онъ не знали: и Наполеона, и хедива, и шаха персидскаго. Начнутъ, бывало, разсказывать—

заслушаешься... Камиль, наприм'трь, разсказывала, какъ хедивъ приходилъ къ ней, всегда зашитый въ медв'тыко шкуру...

- Для чего же это?
- Такъ... Ужь такая африканская, страстная натура... Фантазія... И не это одно. Умъли ъсть, выбрать, заказать. А въдь теперь что—котлетки марешаль, бефъ строгоновъ—и жретъ себъ. Просто непріятно даже сидъть съ ней—видишь, голодная...

Кто-то сдълалъ возраженіе, свазалъ, что недавно ужиналъ съ двумя француженками у Бореля и онъ вогнали ему счеть слишкомъ въ сто рублей.

— Ну, ужь это что-то...

Онъ даже подозрительно покосился—какія же, дескать, это такія съумѣли... спросилъ, тотъ ему сказалъ.

- Ну вотъ, изволите видъть—Діанка! Діанка была горничной у Камиль... Знаю я ее...
  - Діанка все-таки...
- Да знаю, я вамъ говорю, ее... Ничего тамъ нътъ. Съ ней вечеръ провести—умрешь со скуки... А въдъ тогда какія попадались-то! Расина, Корнеля наизусть валяли... Да вотъ онъ помнитъ... Помните? обратился онъ ко мнъ—когда дорогу отъ строителей приняли и ужинъ-то былъ у этого же самаго Дорота...

Я подтвердилъ...

— Три дня тогда ужинали все, продолжаль онъ. На третій онъ и начали декламировать у насъ...

Въ такихъ и подобныхъ имъ разговорахъ и воспоминаніяхъ мы и не замътили, какъ прівхали. У Дорота во дворъ, хотя и рано еще было, но стояло и погромыхивало бубенчиками, мнъ показалось, что-то много троекъ.

- Ужинъ у васъ, большая компанія? спросиль я встрѣчавшаго насъ на крыльцѣ татарина.
  - Нътъ... такъ... парочки...

Въ саду дъйствительно сидъли все больше парочки. Спрашивали майонезъ, ст.-жульенъ, чай. Только за однимъ столомъ сидъла компанія человъкъ въ шесть или семь: двъ француженки между ними. Мы помъстились недалеко отъ нихъ и спросили себъ тоже какого-то жульену... Вскоръ компанія собралась уъзжать, потребовала счетъ. Француженки притворно смъялись, несли какой-то вздоръ.

— Ну развѣ это женщины? Развѣ это не кошки? говорилъ директоръ, не позабывшій еще давишняго разговора.

Сидъли дъйствительно вавія-то невозможныя француженви—врашеныя, ротастыя, съ подведенными и все-тави безжизненными, потухшими глазами...

— Навърно или розбифъ, или бифштевсъ ъли-голодныя. Я думая, дня три ужь ничего не ъли...

Пришелъ татаринъ со счетомъ. Молодой человъкъ, который взялъ его, вдругъ поднялъ плечи и съ изумленіемъ посмотрълъ на лакея:

- Это не ошибка—двѣ пулярки сорокъ рублей? сказалъ онъ.
  - Нэтъ. Это точно такъ.
  - Да какія же это такія пулярки?
  - Французскія... не здішнія...
- Пошелъ позови—кто у васъ тутъ распорядитель. Это грабежъ!..

Татаринъ ушелъ. Всъ выражали недоумъніе... Счетъ переходилъ изъ рукъ въ руки. Явился французъ распорядитель.

- Послушайте, вы пишите чорть знаеть что... Двъ пулярки сорокъ рублей!..
  - Такъ точно, m-er.
  - Да какія же это такія?
  - Изъ Парижа, М-ег... Нантскія...

- Ахъ, Нантскія! О, оттого они и такія вкусныя. Нантскія! восклицали и повторяли француженки.
- Но какія бы он'в ни были, помилуйте, двадцать рублей курица!

Француженки увъряли, что онъ и въ Парижъ очень дороги. Такъ откармливать нигдъ въ міръ не умъютъ...

— Нельзя ли намъ показать? По крайней мірів увидимъ, что это такое, сказалъ молодой человінть.

Французъ отправился за пулярками. Дамы продолжали увърять, что это нъчто необывновенное и что они теперь только поняли, отчего пулярки за ужиномъ показались имъ такими вкусными.

- Просто оттого, что были сварены съ трюфелями.
- — О, нътъ. Все равно, обыкновенная пулярка ни-когда не будетъ такъ вкусна...

Одна изъ нихъ начала разсказывать, что она сама была въ Нантъ и знаетъ, какъ ихъ кормятъ. Ихъ кормятъ рубленымъ мясомъ съ яйцами, молочной кашей, прибавляютъ немного перцу— чортъ знаетъ, что за рецептъ.

Наконецъ вернулся французъ и принесъ, прикрывая ее салфеткой, сырую курицу. Только онъ открылъ ее, француженки воскликнули, что это несомнънно нантская. Курицу всъ посмотръли, еще разъ пожали плечами и взялись за бумажники, чтобы платить. Когда французъ понесъ курицу обратно на кухню, я позвалъ его:

— Покажите, пожалуйста...

Курица, какъ курица. Большая, сытая, бѣлая, но совершенно такая же, какъ и наши.

- Почемъ же онъ вамъ самимъ обходятся?
- Около десяти рублей. Дорога, провозъ, пошлина, комиссія...
  - А берете двадцать?
- А трюфели, поваръ?.. пом'вщеніе, прислуга... Патентъ...

Оказалосъ, что никто изъ насъ не помнитъ, чтобы влъ ихъ, и мы велвли приготовить себъ одну для пробы. Посмотримъ, что это такое.

- О, удивительный вкусъ, сказаль французъ.

Когда намъ подали ее, мы нашли дъйствительно очень вкусной (еще бы—съ трюфелями-то), но ръшительно никакой разницы отъ тъхъ, которыхъ мы ъли, а нъкоторые изъ насъ и до сихъ поръ ъдятъ въ своихъ Ивановкахъ и Семеновкахъ...

- Просто надувательство.
- Разумвется.
- Нътъ, разница-то есть, сказалъ директоръ, но все-таки ужасно дорого.
- Никакой разницы—такъ это вамъ только кажется. Если подать вамъ одинаково приготовленныхъ эту и здёшнюю—вы и не разберете.
  - Ну, какъ можно!
  - Ей Богу не разберете.
  - Что-жь вы меня увъряете... Кажется, слава Богу...

### III.

Все прошлое явто, какъ ни старался я увхать въ деревню, пришлось однако прожить здвсь, въ Петербургв. Дачи я не нанималь, жилъ въ городв, но почти каждую субботу вздилъ въ Лесной къ одному моему пріятелю, у котораго и оставался до понедвльника. Онъ жилъ гдв-то тамъ на самомъ концв, въ самомъ глухомъ мъств. Я началъ вздить къ нему какъ только онъ перевхалъ туда изъ города. Обыкновенно я прівзжалъ вечеромъ, часовъ въ девять, когда солнце садилось и начинались блъдные, больные съверные сумерки—ни день, ни ночь, все видно, но видно въ какомъ-то странномъ, непріят-

- Ахъ, Нантскія! О, оттого они и такія вкусныя. Нантскія! восклицали и повторяли француженки.
- Но какія бы он'в ни были, помилуйте, двадцать рублей курица!

Француженки увъряли, что онъ и въ Парижъ очень дороги. Такъ откармливать нигдъ въ міръ не умъютъ...

 Нельзя ли намъ показать? По крайней мъръ увидимъ, что это такое, сказалъ молодой человъкъ.

Французъ отправился за пулярками. Дамы продолжали увърять, что это нъчто необывновенное и что они теперь только поняли, отчего пулярки за ужиномъ показались имъ такими вкусными.

- Просто оттого, что были сварены съ трюфелями.

   О нътъ Все равно объяновенная пулярка ни-
- О, нътъ. Все равно, обыкновенная пулярка ни-когда не будетъ такъ вкусна...

Одна изъ нихъ начала разсказывать, что она сама была въ Нантв и знаеть, какъ ихъ кормять. Ихъ кормять рубленымъ мясомъ съ яйцами, молочной кашей, прибавляютъ немного перцу— чорть знаетъ, что за рецептъ.

Наконецъ вернулся французъ и принесъ, прикрывая ее салфеткой, сырую курицу. Только онъ открылъ ее, француженки воскликнули, что это несомнънно нантская. Курицу всъ посмотръли, еще разъ пожали плечами и взялись за бумажники, чтобы платить. Когда французъ понесъ курицу обратно на кухню, я позвалъ его:

— Покажите, пожалуйста...

Курица, какъ курица. Большая, сытая, бѣлая, но совершенно такая же, какъ и наши.

- Почемъ же онв вамъ самимъ обходятся?
- Около десяти рублей. Дорога, провозъ, пошлина, комиссія...
  - А берете двадцать?
- А трюфели, поваръ?.. пом'вщеніе, прислуга... Патентъ...

Оказалосъ, что никто изъ насъ не помнитъ, чтобы влъ ихъ, и мы велвли приготовить себв одну для пробы. Посмотримъ, что это такое.

— О, удивительный вкусъ, сказаль французъ.

Когда намъ подали ее, мы нашли дъйствительно очень вкусной (еще бы—съ трюфелями-то), но ръшительно никакой разницы отъ тъхъ, которыхъ мы ъли, а нъкоторые изъ насъ и до сихъ поръ ъдятъ въ своихъ Ивановкахъ и Семеновкахъ...

- Просто надувательство.
- Разумвется.
- Нътъ, разница-то есть, сказалъ директоръ, но все-таки ужасно дорого.
- Никакой разницы—такъ это вамъ только кажется. Если подать вамъ одинаково приготовленныхъ эту и здёшнюю—вы и не разберете.
  - Ну, какъ можно!
  - Ей Богу не разберете.
  - Что-жь вы меня увъряете... Кажется, слава Богу...

# III.

Все прошлое лѣто, какъ ни старался я уѣхать въ деревню, пришлось однако прожить здѣсь, въ Петербургѣ. Дачи я не нанималь, жилъ въ городѣ, но почти каждую субботу ѣздилъ въ Лѣсной къ одному моему пріятелю, у котораго и оставался до понедѣльника. Онъ жилъ гдѣ-то тамъ на самомъ концѣ, въ самомъ глухомъ мѣстѣ. Я началъ ѣздить къ нему какъ только онъ переѣхалъ туда изъ города. Обыкновенно я пріѣзжалъ вечеромъ, часовъ въ девять, когда солнце садилось и начинались блѣдные, больные сѣверные сумерки—ни день, ни ночь, все видно, но видно въ какомъ-то странномъ, непріят-

номъ освъщении. Съ перваго же дня почти всю дорогу отъ Петербурга до дачи рядомъ съ моимъ извозчикомъ вхала тележка въ одну лошадь. Въ тележке сидела и правила какая-то девица или барыня лёть тридцати, достаточно подсохшая и совершенно неврасивая --- небольшого роста, съ темнымъ, загорвлымъ лицомъ, маленькимъ курносымъ носикомъ, сплошь покрытымъ веснушками. Но главное-шляпка убійственно-безвкусная, съ перьями, съ цвътами. Рядомъ съ ней въ телъжиъ всегда сидълъ чухонецъ-рабочій, батракъ. Мое вниманіе обратила на себя эта ея шлянка, а главное лошадь, запряженная въ тележку, --- высовая рыжая кобыла, которая всю дорогу бъжала какъ-то сгорбившись, широко разставляя заднія ноги и поминутно махая хвостомъ по ъозжамъ. Видъть подобную ъзду каждому вообще непріятно, но для человівка, любящаго лошадей, понимающаго эзду-это ужь совсымь невыносимо. Я нысколько разъ собирался сказать ей, какъ надо держать возжи, и только одно соображение — съ какой стати? — удерживало меня. Я обывновенно добажаль до дачи моего знакомаго, отпускаль извозчика, а она вхала дальше еще сажень двадцать, тамъ сворачивала куда-то налвво и исчезала. Такъ продолжалось весь май, іюнь. Я до того привыкъ въ этому сопутствованію, что, когда не видаль по шоссе ни удивительной шляпки съ цвътами и перьями, ни рыжей кобылы, поминутно размахивающей хвостомъ-невольно искаль ихъ глазами. Разъ, послё тщетныхъ стараній высмотреть ихъ, я, навонецъ, совсемъ было усповоился, какъ вдругъ мы увидали ихъ на шоссе.

— Воть она, барыня-то на кобыль, сказаль мнь извозчикъ... Онъ постоянно вздиль со мной и тоже ужь привыкъ ихъ встрвчать. Они стояли. Барыня держала возжи, а ея работникъ что-то поправляль въ запряжев. Кобыла, какъ опахаломъ, такъ и размахивала хвостомъ.

- Да разв'я такъ?.. Эй, кучеръ, прод'ять надо! крикнулъ извозчикъ, когда мы поровнялись съ ними.
  - А ты остановись, да поважи ему.

Онъ такъ и сдълалъ. Я сидълъ на дрожкахъ, она въ своей телъжкъ, въ разстояніи другъ отъ друга не болъе аршина. Размахивая хвостомъ, кобыла стегала по дрожкамъ. Я не выдержалъ и сказалъ:

- Извините меня пожалуйста, вы не такъ держите возжи. Руки нельзя вмъстъ держать. Вы щекочете ее возжами. Она оттото и махаетъ хвостомъ.
  - А какъ же надо?
  - Вотъ такъ.
  - Я показаль какъ.
  - Тогда не будетъ махать?
  - Надо отучать...

Она поблагодарила меня, вынула изъ кармана своего платья большой мужской серебряный портсигаръ, открыла его, взяла въ зубы папироску и попросила у меня огня отъ сигары. Пока она закуривала, я внимательно смотрълъ на нее: что бы это могло быть? Наконецъ, все было готово, мы раскланялись и тронулись.

Когда мы подъёхали къ дачё, на балконе сидёлъ мой знакомый, и я видёлъ, какъ онъ раскланивался съ "ней", ёхавшей немного впереди насъ.

- Ахъ, пожалуйста, кто это такая? спросиль я.
- Это-Раиса.
- Да кто она такая?
- Куры у нея. Она ихъ въ городъ ставитъ, тутъ дачнивамъ продаетъ. И мы у нея беремъ. Она вотъ тутъ, недалеко... Т. е. заведеніе-то не ея, но она тамъ всёмъ заправляетъ. Она ничего, хорошая, честная... Геліотропкина ея фамилія, а зовутъ всё просто Раисой. Прежде она, кажется, акушеркой была или только еще училась— навёрно не могу сказатъ. Я ужь давно ее знаю—года три.

Разспрашивать объ ней дальше мив не было ни мальйшаго интереса, и мы заговорили о чемъ-то другомъ. Такъ прошло еще нъсколько недъль. При встръчъ на шоссе мы, однако, съ ней начали раскланиваться. Однажды, обгоняя моего извозчика и указывая мив головой на свою кобылу, немилосердно махавшую хвостомъ, она крикнула:

— Все равно вертитъ, какъ ни держи.

Въ серединъ іюля мой знакомый убхаль на мъсяцъ въ Москву, и я на дачъ пребываль одинъ. Болтать, распивать чаи, ужинать—не съ къмъ, и я поневолъ началъ больше работать, т. е. писать. Одинъ разъ я засидълся такъ часовъ до трехъ или до четырехъ утра. Кончилъ, подошелъ къ окну—прелесть что за утро—пахнетъ лъсомъ, сосной. Зелень свъжая, темная. На травъ роса... Я вышелъ на балконъ. Потомъ пошелъ дальше по парку. Всегда я ходилъ направо отъ балкона, а этотъ разъ почему-то повернулъ въ лъво. Пройдя шаговъ двъсти, я увидалъ сквозъ зелень какой-то заборъ—очевидно чъя-то дача. Слышались голоса, скрипъ тяжелыхъ телъжныхъ колесъ, а главное—куриное кудахтанье и многочисленное пътушиное пъніе—голоса отъ самыхъ нъжныхъ дискантовъ до самыхъ сильныхъ басовъ.

"Это должно быть и есть Раисинъ заводъ", сообразиль я и пошелъ посмотръть поближе. Заборъ быль высокій, но ръдкій—чтобъ только не проскочили куры—
и можно было все видъть, что происходитъ внутри. Посреди двора, среди безчисленнаго количества куръ, стояла
"она" въ красной, короткой фланелевой юбкъ, въ высокихъ мужскихъ сапогахъ и въ бълой полотняной или
коленкоровой кофточкъ. Въ рукахъ тетрадка съ привязаннымъ къ ней на шнурочкъ карандашемъ. Она, время
отъ времени, что-то въ ней отмъчала, записывала. Мимо
нея изъ какого-то особо отгороженнаго мъста проходили

мужики-чухонцы и проносили заколотыхъ и совсёмъ ужь ощинанныхъ куръ—шейки болтаются, головки завязаны въ бумажки. Куда-то мужики относили ихъ и потомъ опять возвращались, шли за новыми.

— Яковлеву сорокъ паръ! выкрикивала "она", Петрову и Кошкину на Садовую по пятидесяти паръ.

Пока я постоялъ немного, этихъ куриныхъ труповъ пронесли по крайней мъръ сотни три. Иногда она останавливала какого нибудь мужика, брала у него курицу и что-то смотръла ее. Я пошелъ вдоль забора, къ той сторонъ, куда уходили съ курами мужики. Тамъ стояло четыре телъги. Въ эти телъги они ихъ и укладывали.

- Куда это вы ихъ везете?
- Въ городъ... въ лавки... въ курятныя...
- Тамъ и продаете?
- Тамъ и продаемъ.
- А почемъ?
- Это ужь дёло хозяйское. Мы только развозимъ ихъ.
- Каждый день это?
- A то какъ же? Это товаръ нъжный—онъ долго лежать не можетъ—сейчасъ запортится.
  - · И помногу ихъ отвозите?
- Разно. Тоже какъ въдь заказы... Да штукъ по триста, по четыреста развозимъ.
  - И выгодное это дѣло?
- Изв'єстно, выгодное. Если бы невыгодное, зачёмъ же такое заведеніе содержать...
  - Естратъ, послышался "ея" голосъ изъ-за забора.
  - Сейчасъ, отвъчалъ мужикъ, и пошелъ къ ней.
  - Я тоже пошель-къ себъ, домой...

### IV.

Случаю угодно было столкнуть меня съ нею въ тотъ же вечеръ еще ближе. Послв объда, часовъ въ семь, я пошель гулять по парку и опять почему-то пошель не на-право, а на-лево. Въ местности не далеко отъ куринаго завода на встречу мне по дорожее шли две девицы, высовія, полныя, грудастыя, глаза томные съ поволовой. На одной-брюнетвъ-было розовое платье, на другойсъ волосами несколько посветлей — голубое. Когда мы сошлись совстви ужь близко, на лицахъ у нихъ выразилось какое-то ожиданіе, см'вшанное съ недоум'вніемъчто же это дескать вы не кланяетесь?.. Мив и самому показалось, что я ихъ гдё-то видалъ. Но мало ли встречаешь девицъ-разве всехъ можно упомнить? Я, однако, оглянулся. Они тоже смотрёли на меня. Я убедился, что это положительно мои знакомыя. Дальше дорогой я вспомниль, гдв ихъ видвль... "Но что же они туть двлають? Такъ, на дачъ живутъ?.. "Когда, черезъ полчаса, я шелъ назадъ, онъ опять попались мнъ на встръчу. Я снялъ шляпу и раскланялся въ ихъ удовольствію.

— А вообразите, мы идемъ и никакъ не можемъ вспомнить, гдъ васъ видъли. Лицо такъ знакомо...

Я сказаль, что и я не сразу припомниль ихъ, но потомъ сообразиль, вспомниль и догадался...

- Ну, какъ поживаете? Веселъй здъсь, чъмъ въ Орлъ, въ деревнъ?
- Ну, конечно, Петербургъ... впрочемъ, въдъ мы никуда все равно не ъздимъ. Здъсь это та же деревня...
  - A зимой?
  - Мы вёдь и зиму здёсь.
  - Въ Лѣсномъ?
  - Да. И папаша тутъ...

— Значить, у вась туть своя дача — домъ... Какъ здоровье Ивана Петровича?

Онъ мнъ сказали, что онъ хотя совершенно, повидимому, здоровъ, но такъ перемънился за это время, что его и узнать невозможно.

- Постарвлъ?
- Нътъ. Харавтеромъ перемънился.
- Ну, ужь это всегда къ старости...
- Нътъ. Это не оттого. Тутъ люди все...

Чтобы перемънить непріятный разговорь, я сказаль, что, насколько помню, онъ говорили тогда, что намърены поступить въ консерваторію, учиться пъть?

- Это Зина хотъла, свазала розовая. Она и была одну зиму въ консерваторіи... И даже замъчательные успъхи были у нея...
  - Зачвиъ же бросили?

Онъ объ смотръли внизъ, себъ на ноги, и ничего мнъ не отвъчали. Зина какъ будто даже нъсколько покраснъла.

— Такъ у насъ, у русскихъ, всегда во всемъ—возьмутся сначала горячо, а потомъ надобстъ и бросять, сказалъ я.

Розовая опять отвѣчала за сестру, сказала, что она должна была оставить консерваторію... явилась такая причина...

Ничего не подозрѣвая, я сталь утверждать, что навѣрно никакой причины не было, а вотъ именно это наше общее свойство...

 Навѣрно. У меня тамъ много пріятелей—я узнаю, сказаль я.

При этихъ словахъ Зина совсёмъ вспыхнула и съ глазами, полными слезъ, посмотрёла на меня.

. — Зачѣмъ это вы будете дѣлать... Правды все равно не узнаете.

- Виновать, смущенный сказаль я...

Она смаргивала слезы съ ръсницъ, вынула платовъ, старалась смотръть въ сторону. Мы шли молча... "Что бы это такое было", соображалъ я. "Навърно спустилъ онъ тутъ деньги, выманили ихъ у него"... "Навърно какое нибудь матеріальное затрудненіе". Очень ужь я привыкъ въ такимъ помъщичьимъ концамъ...

- Вы меня извините, опять желая поправиться, началь я: — если вамъ надо что нибудь тамъ устроить—я могу. У меня много внакомыхъ. Это все пустяки.
- Ахъ, нътъ. Не то совсъмъ. Это просто несчастіе... тихо сказала розовая. Это ужь все прошло...

Сестра ея, о которой шла рвчь, не выдержала и, всхлипывая, повернулась и пошла назадъ... Я очутился въ самомъ глупомъ положеніи. Началъ, конечно, извиняться передъ оставшейся со мною "Надей", говорилъ, что если бы я зналъ, если бы подозрввалъ, что это для нихъ такой больной вопросъ и проч. и проч.

- Ничего... Вы только съ Зиной никогда объ этомъ не говорите... Съ этого случая и всё наши несчастія пошли... Все и деньги пать тысячъ онъ потеряль, которые даваль взаймы одному генералу об'вщаль дать ему м'єсто зд'єсь... Явилась Раиса и т. д.
  - Какая Раиса? это курятница-то?
- Эта самая... Она акушерка прежде была... Къ ней тогда обратились и съ тъхъ поръ...

Я поняль, наконець, что за бъда у нихъ стряслась, но что же это: "съ тъхъ поръ"?.. Бъдная дъвушка сама меня выручила, сказала:

- Вёдь этотъ заводъ собственно не ея по настоящему—папашинъ. Онъ его и завелъ и все... И на нашей же дачё онъ помёщается. Это онъ только недавно перевелъ его на ея имя...
  - Что-жь, она такое вліяніе имъеть на него?

- Совершенно... Что угодно... Посмотрите, онъ скоро и домъ на нее переведетъ... И женится на ней... А съ нами-то она—что угодно дълаетъ!..
- Теперь понимаю. Воть оно въ чемъ дѣло... А она мнъ показалась совсъмъ въ другомъ родъ...
- Да она не злая. Она только Богь знаеть что д'влаеть. Что ей въ голову придеть, то и д'влаеть. А если
  не слушаться ея папенька сердится, ц'влая исторія.
  Ну вообразите, придеть ей вдругь фантазія въ праздникъ 'вхать вуда нибудь на гулянье. Велить запречь
  свою теліжку, посадить чухонца, сама сядеть въ этой
  своей знаменитой шляпкі и требуеть, чтобы мы съ сестрой тоже садились въ теліжку, къ нимъ на коліни...
  Разь она нась въ такомъ виді по Невскому провезла,
  такъ городовие чуть не остановили...

Она замътила, что я улыбнулся и сказала:

- Въдь это со стороны смъшно, а побудьте-ка въ нашемъ положеніи.
  - Понимаю-съ!
- A что она съ папенькой-то дѣлаетъ... Вдругъ ни съ того, ни съ сего начнетъ лечить его...
- — Это бы все еще туда-сюда... А вотъ это скверно, что она заставляетъ его все на ел имя переводить, сказалъ я...
- Вы думаете, можеть, что она хочеть воспользоваться этимъ? Нѣтъ. Она говоритъ, что все намъ передастъ; хочетъ только, чтобъ все было цѣло, боится, что мы можемъ растратить... Ахъ, да всего не передашь! Это надо разсказывать цѣлый день. И дня мало... А это теперь чего стоитъ?.. Сватанье насъ... женихи... Для нея нѣтъ ничего лучше зеленщика-курятника. Это въ глазахъ ея идеалъ. Она ихъ всѣхъ знаетъ и зазываетъ... смотрѣтъ на насъ. Каждое воскресенье въ пирогу ихъ ужъ непремѣнно двое или трое... Она насъ расхваливаетъ. Го-

ворить, что за меня ручается, какъ за свою дочь... Дѣлаеть при этомъ намеки на Зинину исторію и затѣмъ оправдываеть ее... Она осрамила ее на весь Петербургъ... Всѣ зеленщики знаютъ теперь эту исторію...

- Что-жъ Иванъ Петровичъ-то?
- Я вамъ говорю, что она совсёмъ имъ завладёла. Мы прошли шаговъ двадцать молча... Бёдная дёвушка была ужасно взволнована. Оно и понятно: кто же это въ спокойномъ состояніи начнеть ни съ того, ни съ сего разсказывать почти незнакомому человёку все то, что она мнё паговорила...
- Вотъ что, сказала она:—если вы свободны, заходите въ девять часовъ къ намъ. Она вернется изъ гогорода, и мы будемъ чай пить... И папеньку увидите. Онъ навърно будетъ радъ васъ видъть...

Время между тёмъ приблизилось къ девяти и мы потихоньку, съ ноги на ногу, продолжая разговоръ, пошли къ дачё.

- А гдъ же Зинаида Ивановна? спросилъ я, когда мы подошли уже въ валитеъ.
- Дома навърно. Она не выйдетъ. Вы понимаете ея положеніе... Вы, пожалуйста, не начинайте объ ней и разговора.

Я отвориль калитку, и мы вошли въ маленькій палисадничекь, въ которомъ безтолково росли какіе-то цвёты, была посажена яблоня и туть же стояли громадные подсолнечники, свёсивъ свои головы. Такіе палисадники я часто видаль въ Рязанской губерніи передъ волостными правленіями, сельскими школами... Она пошла впереди меня на балконъ, потомъ дальше въ домъ. Я шель за пею. Въ комнатахъ было ужь довольно темновато. Въ одной изъ нихъ, у открытаго окна, сидёлъ Иванъ Петровичъ — я сразу узналъ его. Онъ держалъ передъ собой на подоконникъ тарелку съ овсомъ и что-то

разгребаль въ ней пальцами. Нѣсколько тареловъ стояло туть же еще, на раскинутомъ ломберномъ стояѣ... Онъ обернулся во мнѣ и, закрывая халатомъ растегнутую рубашку на груди, смотрѣлъ и видимо не узнавалъ.

- Папенька, сказала дочь, вы помните тогда, три года назадъ... Они были у насъ съ Алексвемъ Ивановичемъ... съ охоты зашли...
  - А-а!.. Помню-помню. Это еще тамъ, въ Петровкъ...

Я сказалъ, что ужь цёлое лёто живу здёсь рядомъ, не подозрёвалъ такого близкаго знакомства и воть сегодня только случайно узналъ...

— Мы живемъ здёсь скромно, тихо, сказалъ онъ.— И иначе намъ теперь нельзя жить... Это все надо оставить... всё эти затёи...

Онъ повертёль пальцемъ въ воздухъ.

— Занимаемся своимъ дёломъ... Объ насъ ничего не слышно... Конечно, эта жизнь не всёмъ можетъ нравиться... но такъ спокойнёй... Пока маленькій кусокъ хлёба есть — его и береги... Ужь мы насмотрёлись... слава Богу... какъ другіе живутъ... чёмъ это все кончается...

Онъ быль видимо ажитировань, и, чтобъ отвлечь его отъ мрачныхъ мыслей, я спросиль, что это онъ дълаетъ съ овсомъ.

- Перебираю. Куколь выбираю. Хочу нашему лабазнику, который намъ овесъ ставить для куръ, носъ утереть — какой онъ мошенникъ... Сколько у него въ овсъ куколю... Дълать нечего. Куры теперь ужь на нашестъ съли—я и перебираю.
- У васъ, говорятъ, знаменитое заведеніе здѣсь, сказалъ я.
- Да-съ... Это, впрочемъ, все Раиса Яковлевна... Мы этимъ не занимаемся...

Онъ сдёлалъ особое удареніе на словѣ мы, вздохнулъ и покосился на дочь.

— Прежде, папенька, какъ прівхали, мы занимались, отвётила она,—а теперь, когда Раиса Яковлевна...

Онъ ничего не сказалъ, только махнулъ рукой: что, дескать, съ тобой толковать...

Въ окно я увидалъ, какъ къ крыльцу подъёхала знакомая тележка съ рыжей кобылой.

— Вотъ и Раиса Яковлевна, сказалъ онъ.

Черезъ минуту въ комнату вошла Геліотропкина, на мгновеніе остановилась, увидавъ меня, но тотчасъ же узнала, подошла и протянула руки:

— Какъ это васъ Богъ занесъ?

Я разсказаль. Она привезла и держала въ рукахъ огромную стеклянную банку, въ родъ бутыли, съ широкимъ горлышкомъ и пришлифованной стеклянной пробъей. Тамъ было полно налито что-то свътлое, маслянистое. Она поставила бутыль на столъ, начала раздъваться, снимать свою удивительную пляпку, мантилью, какіе-то платочки.

— Наденька, ты бы принесла ложку, воды, кусокъ сахару... Ты въдь знаешь, что сегодня суббота и папенькъ надо сейчасъ принимать. Ужь девять часовъ. Когда-жь онъ усиветь?...

И затемъ, обратясь ко мнв, продолжала:

- A вашъ совътъ не помогаетъ. Вертитъ хвостомъ совершенно такъже, какъ прежде...
  - Вошло ужь въ привычку. Сразу не отучите...

Надя принесла большую столовую ложку, стаканъ воды, кусокъ сахару и подала ей. Она велёла Надё держать ложку, а сама взяла обёми руками бутыль и осторожно начала лить. Потомъ подала Ивану Петровичу воду, сахаръ и сама вылила ему въ открытый ротъ то, что было у нея въ ложкъ. Онъ проглотилъ, запилъ и

началъ сосать сахаръ... Я посмотрёлъ на дочь. Она вздохнула и опустила глаза.

- Это вы рыбій жиръ пьете? спросиль я его.
- Нътъ масло касторовое... Чтобы желудокъ не засорился, я даю ему каждую субботу... отвъчала Раиса... Ахъ, что это за масло у Штоль и Шмидта!..

Скоро въ этой же комнатѣ накрыли столъ и принесли самоваръ. Раиса сѣла на хозяйкино мѣсто и начала засыпать чай—руки маленькія, грязныя, съ короткими, красными, обкусанными пальцами,—я заговорилъ о курахъ, что слышалъ столько удивительнаго объ ихъ заведеніи...

— Считается первымъ, сказалъ Иванъ Петровичъ.

Она ничего не сказала. Только вздохнула.

- Дело мастера боится, заметиль я.
- Одна я—вотъ бъда, сказала она.—Одной не разорваться... Я смотри и какъ ихъ кормятъ, и какъ ихъ колютъ, и какъ ихъ щиплютъ, и отправляй, и ъзди въ горедъ по зеленнымъ разсчитываться...

Прошло съ полминуты молчанія.

— A отчего это у насъ все-таки не могуть такъ откармливать, какъ вотъ въ Нантъ... Нантскія пулярки...

Она не дала мив кончить и перебила:

- Вы думаете, что нантскія-то откуда?.. Мои—вотъ откуда!.. А что кром'в меня никто зд'всь не ум'ветъ такъ-кормить—это в'врно. Вы видали нантскихъ-то?
  - Блъ даже.
- Нътъ, а такъ... сырую... Знаете, какъ ее узнать по виду?.. Наденька, теперь ужь начали колоть къ завтрему, сходи, мой другъ, принеси: одну простую курицу, знаешь, суповую, а другую—вотъ такую, что они называютъ нантскими—мясную... Мясомъ вёдь этихъ мы кормимъ, добавила она...

Надя принесла откуда-то на бумагъ двухъ ощипанныхъ

сырыхъ куръ. Раиса положила на край стола папиросу, которую курила, взяла одну курицу въ руки и запустила въ нее свои красные огрызенные пальцы. — Вотъ видите, тамъ ничего нътъ, сказава она вынимая пальцы. — А вотъ въ этой есть. И она дъйствительно вытащила изъ нея какіе-то жолтые куски жиру. — Это и есть такъ называемая нантская... Наденька, мой другъ, заверни ее хорошенько въ бумажку, завяжи — они ее съ собой на память возьмутъ... Только на ночь прикажите на ледникъ все-таки вынести...

Я попробоваль было отказаться, но это было совершенно напрасно.

- Возьмите, сказала Наденька.
- Такой не вупите... Нътъ-съ, вы приходите днемъ, да все посмотрите. Это хозяйство. Этого и мужчина ни одинъ не заведетъ, вставая съ своего мъста, сказалъ Иванъ Петровичъ.

Я тоже всталь и началь прощаться.

Онъ просили заходить. Сожальли, что тавъ долго прожили вмъстъ и не подозръвая сосъдства...

- Я вамъ все поважу-это стоить, говорила Раиса.
- Ну, а ужь вы меня извините... я не могу... я пойду, сказаль Иванъ Петровичъ...
- Ради Бога, заходите, шепотомъ и скороговоркой сказала Наденька.—Съ ума можно тутъ сойдти...

# Красные-Талы.

(Отривовъ).

(Льву Епистевичу Каванько).

I.

Далеко отъ Петербурга, далеко и отъ Москвы, тамъ гдь-то въ глуши одной изъ нашихъ степныхъ губерній, надъ берегомъ широкой, спокойной, ровной ръки, опершись на подгнившія деревянныя колонны, стоить старинный барскій домъ. Хмуро, нелюдимо глядить онъ. Садъ вокругь него, зеленый, густой, съ заросшими дорожками, съ высовими дупловатыми липками, съ рябиной вдоль ваменной ограды. А тамъ за садомъ все поле, поле, и конца ему не видать. Зимой по этому полю морозъ трещить, гуляеть вётерь съ метелью, лётомъ шепчутся колосыя съ нимъ, а весною да осенью ранней льется на него поть съ суровыхъ загоралыхъ лицъ и льется онъ среди песень или стону-Богь ихъ разбереть... Порой, гоняясь за зайцами, проскачеть по немь чей-то баринь завзжій, съ псовой охотой, пробдеть становой на обыватель-СЕИХЪ... И ОПЯТЬ ТИХО, ВАВЪ ВЪ МОГИЈЪ...

Прежній владівлець Красныхъ-Таловъ-такъ зовется это место — Николай Семеновичъ Гореловъ, былъ молодецъ собою, высокаго роста, брюнетъ, съ черными длинными казапкими усами. Въ знаменитую эпоху двенадцатаго года онъ еще почти мальчикомъ — 16 летъ, поступиль на службу, разумбется, военную. Отца его въ это время уже не было въ живыхъ, и мать, снаряжая сына въ полкъ, зашила ему въ ситцевый красный нагруднивъ десятка два ходившихъ тогда сторублевыхъ ассигнацій, да подарила для услуги Ваську—старика-лакея, леть пятидесяти. Ваське было приказано следить за бариномъ, а барину — не баловать лакея. За этимъ мудрымъ распоряжениемъ попъ отслужилъ молебенъ и окропилъ святой водой Николая Семеновича и его сундуки, отведаль поданную закуску, похвалиль и разрёшиль на вино и елей и, еще благословивь отъбзжающаго, пожелаль ему счастливаго пути. Потомъ, по старинному русскому обычаю, всв свли и, посидввъ съ полминуты, начали креститься. Умныя житейскія річи го-. ворила ему мать на прощаньи. Хныкала, рыдала и цвловала дворня его барскія ручки. Наконецъ, кончилось все это. Николай Семеновичъ сълъ въ огромныя сани, Василій прыгнуль на облучокь — и тройка покатила...

Образованія Николай Семеновичь никакого не имѣль, чѣмъ онъ и хвастался потомъ передъ сыномъ. Я-де его на мѣдныя деньги получилъ, часто говаривалъ онъ. Сперва приходскій попъ ходилъ его учить четью да цифири, а потомъ, должно быть такъ же, какъ и въ наше время, для передачи высшаго образованія былъ нанятъ какой-то французъ, не то голландецъ. Такъ воспитывался онъ до того времени, пока соотечественники его мирнаго наставника не вступили въ Россію. Лишь только разнеслась вѣсть, что французы идутъ на Москву, бѣднаго гувернера вытолкали, а немного спустя, Николай Семеновичъ былъ уже на службѣ.

Много самыхъ положительныхъ качествъ вынесъ онъ изъ нея... да какъ и не вынесть ихъ изъ такой школы?.. Свыкся онъ съ нуждою, пробиравшею подъ часъ и его, привыкъ слъпо уважать начальство, привыкъ не разсуждать и не выслушивать разсужденій. Благодаря тому, что былъ стариннаго барскаго роду, съ хорошимъ состояніемъ, зналъ фрунтовикъ, онъ довольно таки скоро добрался до капитанскаго чина. Дальше судьба не пустила его.

Разъ какъ-то, поздно вечеромъ, онъ, сильно уже подгулявъ, возвратился съ пирушки; Васька подалъ ему письмо: оно было отъ приказчика, — имъ увъдомлялся молодой хозяинъ Красныхъ-Таловъ, что его матушка внезапно изволила Богу душу отдать-съ, и что какъ прикажете, молъ, теперь распоряжаться?.. Николай Семеновичъ вышелъ въ отставку; на разставаньи задалъ пирушку товарищамъ, и въ глухую осеннюю ночь, подъ проливнымъ дождемъ, прикатилъ въ Красные Талы.

Сперва, разумъется, поскучаль, потомъ познакомился съ сосъдями, завель пъсенниковъ, цыганъ, псовую охоту,-и дни полетели за днями. Целый день, бывало, твшится онъ, любуясь, кавъ съ гамомъ и свистомъ носятся исари по запаханнымъ полямъ. Истопчатъ, испортять они хлебь — не беда — онь вчетверо заплатить-не перечь только вол'в его. Устанеть-прівдеть домой, пообъдаеть; дяжеть отдохнуть, а тамъ въ вечеру съблутся сосбди, соберуть ивсенниковь, цыгань, дъвовъ врестьянскихъ, заставять ихъ пъть, плясатьхоть плачь, а пляши... Да слезъ онъ и не любилъ за этой потехой. Что ты, дура, разхнывалась, бывало грозно скажеть онъ какой девке, а та ужь со страха ни жива, ни мертва. Перепьются, посадять цыгановъ въ себъ на колъни, дъвокъ перепоять, хохоть, визгъ... ну, а тамъ извъстно дъло и спать пора... Весело, вольно ножиль онь въ свою потёху, — всё сосёди завидовали ему. Такъ минуло лётъ десять, а то пожалуй и больше. Прискучила, однако, ему эта жизнь. Да и то сказать: въ сорокъ почти лётъ человёкъ уже не тотъ, что въ двадцать. Задумалъ онъ жениться.

### II.

Недалеко отъ Красныхъ-Таловъ, такъ верстахъ въ двухъ, жили въ своей деревенькъ, Тальникахъ, мелкопомъстные дворяне Махровы. Все семейство ихъ состояло изъ трехъ человъкъ: Ивана Серапіоныча, супруги его, Анастасьи Ильинишны, и дочери, Кати.

Добрые, тихіе были они люди.

Иванъ Серапіонычь когда-то служиль въ военной службъ и сражался съ пруссаками, видълъ разъ Фридриха Великаго и очень хорошо помнить Румянцева. Говориль онь о немъ не иначе, какъ произнося весь титуль покойнаго фельдмаршала. Какія-то домашнія обстоятельства заставили его выйдти въ отставку, и онъ вышель съ чиномъ секундъ-мајора, медалями, крестами и ломотой въ ногахъ. По прівздів въ деревню, родительница Ивана Серапіоныча, Екатерина Ивановна, доказала ему необходимость вступить въ законный бракъ. И вотъ однажды вечеромъ Иванъ Серапіонычъ сходиль въ баню, аккуратно выпарился тамъ новымъ березовымъ вёникомъ и на другой день въ полной парадной формъ поъхалъ, сопровождаемый своей родительницей, пленять сердце Настеньки Дреудовой. . Плинение это совершилось очень своро, и съ той поры Иванъ Серапіонычъ мирно зажиль въ своихъ Тальникахъ. Черезъ годъ у него скончалась родительница, а мъсяцъ спустя послъ этого горестнаго происшествія Анастасія Ильинишна благополучно разрівшилась отъ бремени дочкой, которая и была названа въ честь своей бабушки Катенькой.

Больше Иванъ Серапіонычь не им'вль дітей, да и не молодъ быль. Все бывало сидить у себя въ кабинетикт, развернеть на удачу четьи-минеи, да и смотритъ туда сквозь свои огромныя очки съ зелеными стеклами.

Странно быль устроень этоть кабинетивь. Въ одномъ углу стояло огромное кресло, на которое Иванъ Серапіонычь приглашаль садиться всегда самаго почетнаго гостя. Кресло это дёлаль столярь Герасимь, слывшій во всемъ околоткъ за необыкновеннаго искусника. Сдълалъ онъ въ этомъ креслв какую-то выдвижную подножку, подставку для свъчи и еще нъсколько хитростей-все въ этомъ же родъ. Рядомъ съ этимъ кресломъ стоялъ письменный столь, работы того же Герасима. На немъ лежали горками четвертки Жукова, начинавшаго въ то время входить въ популярность, трубки, чубуки въ бисерныхъ чехлахъ; приходо-расходныя книги, прошнурованныя и скрвпленныя печатями. Для чего все это было сделано — мене всехъ зналъ, кажется, самъ хозяинъ этихъ внигъ. На этомъ же столв по правую сторону лежали четьи-минеи, псалтирь, святцы, "Душенька" Богдановича и рукописная тетрадка—сонъ Пресвятой Богородицы. По ствнамъ были развъшены портреты Суворова, Румянцева, императора Павла верхомъ на рыжемъ конъ и съ саблей въ правой рукъ. Дальше висълъ огромный портреть родителя Ивана Серапіоныча, Серапіона Ивановича, писанный діакономъ села Заворотникова. Серапіонъ Ивановичь быль изображень въ гвардейскомъ мундиръ, съ какимъ-то краснымъ орденомъ на шеъ, сильно напоминавшемъ собою подбородовъ у индейскихъ петуховъ. Надъ изголовьемъ диванчика, на которомъ послъ объда отдыхалъ Иванъ Серапіонычъ, висълъ карабинъ,

два турецвихъ пистолета-подаровъ какого-то паши, котораго во время плена караулиль Иванъ Серапіонычь, и еще вакія-то смертоносныя оружія. Комната Анастасіи Ильинишны была убрана, разумъется, совершенно иначе. На первомъ планъ стояла огромная двухспальная вровать краснаго дерева съ ръзными изображеніями амуровъ, пылающихъ сердецъ, изломанныхъ и цёлыхъ стрёлъ и т. п. На взбитомъ нуховикъ, поверхъ розоваго атласнаго одбяла, стеганнаго узорами, похожими тоже на пылающія сердца и амуровъ, лежали подушки. На техъ изъ нихъ, на которыхъ почивала Анастасія Ильинишна, лежала еще цълая груда маленькихъ подушекъ. Днемъ для симметріи они раскладывались и на подушки Ивана Серапіоныча, но почивала на нихъ одна Анастасія Ильинишна. Иванъ Серапіонычъ даже сердился, если, придя почивать, находиль ихъ на своихъ подушкахъ.

— Это ты, матушка, любишь эту дрянь, ну и спи на нихъ, а ко миъ-то ихъ зачъмъ подкладывать?—и Иванъ Серапіонычъ съ сердцемъ сталкивалъ ихъ.

Настасья Ильинишна глубоко оскорблялась этимъ. Впрочемъ, полежавъ немного, Иванъ Серапіонычъ соображаль всю грёховность своего поступка и уже ласково начиналь заговаривать.

- Ты, кажется, Настенька, сердишься на меня!.. Дурочка! вёдь это я такъ только... пошутилъ немного.
- Вы, Иванъ Серапіонычь, всегда такъ шутите, отвічала Настасья Ильинишна, также уже расположенная въ примиренію...

Затемъ они целовались, и ихъ мирныя отношенія возстанавливались до следующаго подобнаго же случая...

Кровать эту, на которой разыгрывались такія аркадскія сцены, окружали ширмы, но такъ искусно поставленныя, что въ торжественные дни изъ гостиной можнобыло очень хорошо разсмотръть и розовыя наволочки на подушкахъ, и атласное одъяло, и даже его искусное стеганье. Одинъ уголъ комнаты былъ занятъ шкафомъ, снизу до верху установленнымъ образами въ серебряныхъ и волотыхъ ризахъ.

Въ другомъ углу помѣщался шкафъ, но занятый не образами, а все суетными житейскими предметами и преимущественно наливками разныхъ сортовъ. Ключи отъ этого шкафа Настасья Ильинишна тщательно скрывала оть Ивана Серапіоныча. Причина была такая: Иванъ Серапіонычь часто озябаль и ознобъ этоть старался всегда унять травникомъ или наливкой — рябиновкой: онъ ее особенно любилъ. Настасья Ильинишна, не понимая страданій своего супруга, относила ихъ всегда въ не совсвиъ похвальной наклонности, и потому-то храненіе ключей, особенно въ первые годы своего замужества, Настасья Ильинишна ставила себъ въ число супружескихъ обязанностей. Поэтому Иванъ Серапіонычъ долженъ быль пользоваться оплошностью Настасьи Ильинишны, случайно забывавшей влючи гдв нибудь на диванв или креслв.

Кромъ этихъ шкаповъ, въ опочивальнъ Настасьи Ильинишны стояли еще сундуки съ разнымъ домашнимъ хламомъ: тальками, пряжей, суконными чулками.

Одинъ изъ нихъ былъ побольше и покрасивѣе другихъ и заключалъ въ себѣ подвѣнечное платье Настасьи Ильинишны, турецкую шаль, старое страусовое перо, два мундира Ивана Серапіоныча съ перегнутыми позади воротниками и т. п.

Изъ спальни одна дверь вела въ гостинную, а другая въ дѣвичью, огромную комнату, биткомъ набитую горничными. По порядку, заведенному споконъ въку, всѣ дворовыя и крестьянскія дѣвушки съ девяти-лѣтняго возраста поступали въ горницу, гдѣ и пробывали вплоть

до своего замужества. За нравственностію ихъ смотрѣла влючница Арина, жена влючника Семена, особа, чрезвычайно близкая Настасьѣ Ильинишнѣ и оттого занимавшая главную роль въ ея многочисленномъ штабѣ.

Такимъ высокимъ довъріемъ Арина была почтена за свои действительныя заслуги. Настасья Ильинишна была хозяйка въ полномъ смысле этого слова. Ея водица, наливка, травнички славились въ цёломъ околоткё; славился также и уксусъ ея, а это, какъ извёстно, дёло не легкое. Изъ своего долговременнаго опыта Настасья Ильинишна вывела такое заключение: уксусь любить чистоту; если вто дотронется до увсусныхъ бутылей съ нечистыми руками или вообще нечистый, то хоть выливай его-навърное испортится. Арина была чистая-это не подлежало сомнинію-она всегда и разливала уксусъ. Разъ какъ-то, видно ужъ Провидение такъ решило, случилось, что Арина была больна и, какъ на гръхъ словно, пришлось это именно въ ту пору, когда надо было разливать уксусь. Откладывать эту операцію никакъ нельзя было: Настасья Ильинишна и позвала горничную Марфушку, которая за ней самой ходила, будучи вполнъ увърена, что освященная такимъ высокимъ званіемъ, Марфуша непременно чистая. Но-Богъ знаеть, что случилось. Черезъ два дня, какъ разлили уксусъ, Настасья Ильинишна пошла провъдать. Глядь, въ бутылкъ кавая-то дрянь плаваеть и на видь-то такая не хорошая. Настасья Ильинишна такъ и обомлела, позвала Марфушку и показываеть ей.

— Смотри, говоритъ, окаянная, что это ты со мною надълала, ну, виданная ли это вещь?

Марфушка въ ноги.

Сударыня не погубите, я не виновата, говорить: я чистая, непорочная, извольте хоть сами посмотрёть.

— Ахъ ты, мерзавка! такія рѣчи смѣешь мнѣ говорить!

Разумъется, всъ оправданія и доказательства, самыя несомнънныя, въ чистотъ и непорочности Марфушки были отвергнуты Настасьей Ильинишной. Она даже не слу-шала ихъ.

— Ну, Марфушка, не ожидала я этого отъ тебя, продолжала она. — Ну, поди теперь, развѣ влѣзешь въ васъ! Ужь на что бы кажется,—и собой простовата и то вотъ что!

И Настасья Ильинишна, лишивъ ея прежняго довърія, приказала уксусъ вылить, бутыли разбить, дрянь, которая завелась въ уксусъ, пустить на воду, а у Марфушки косу отръзать.

- Какова Марфушка-то, говорила потомъ Настасыя Ильинишна Аринъ, когда та выздоровъла.
- И ни... матушка, Настасья Ильинишна, и въ голову-то никому не приходило, а на дѣлѣ-то вотъ что вышло. А еще за вашей милостью ходила... ну, долго-ль до грѣха-то. Да и догадаться-то никто бы не догадался, что она все это... Вѣдь на работу—золото дѣвка. Вотъ Дашка про ту ничего хорошаго не скажешь: ни нравомъ, ни поведеніемъ, ни работой—ничѣмъ не взяла... Извольте, матушка, слышать: ужъ третьяго...
- Что ты, Арина, всплеснувъ руками, вскрикивала Настасья Ильинишна. Ахъ она, съ позволенія сказать... Васютка! кричала она она маленькой дівочкі, и літо и зиму ходившей въ суконныхъ чулкахъ и изорванномъ ситцевомъ капотишкі, изъ котораго клочками лізла вата. Назначено Васюткі было носить за барыней скамеечку подъ ноги и міздный тазикъ для плеванія.

Васютка знала, зачёмъ ее зовутъ, и подбёжала къ барынё съ тазикомъ. Настасья Ильинишна аккуратно

плюнула туда и потомъ, вытирая губы платкомъ, спрашивала:

- Ну что же, Арина, мальчива или девочку?
- Мальчика, матушка, и изъ себя-то такой сытый да бълый, хоть бы законному такому быть.
  - Ахъ она, безстыднида эдакая... Васютка!

Дъвочка опять подбъгала съ тазикомъ и Настасья Ильинишна опять плевала туда набъжавшую слюну.

— А что, матушка, хотъла я васъ спросить, помолчавъ немного, начинала Арина: — на счетъ этихъ незаконныхъ-то... Что, сударыня, и они въ царствіе небесное принимаются?

Настасья Ильинишна хоть и была поражена такой неожиданностью въ вопросѣ, но все же, помолчавъ немного, рѣшила его такъ:

- Принимаются, Арина, и они, а все ужь не то, что законные.
- Ну, объ этомъ-то, матушка, что и толковать: гдѣ ужь имъ супротивъ законныхъ-то!..

Вотъ такими-то разговорами да доказанной чистотой и тъмъ, что ходила за Катенькой, Арина и пріобръла свое могущество.

#### III.

Каждое воскресенье Махровы всёмъ семействомъ вздили въ церковь версты за три, гдё Иванъ Серапіонычъ былъ церковнымъ старостой. Чинно, важно, бывало, взойдетъ и станетъ Настасья Ильинишна съ дочерью на особомъ мёстё, не далеко отъ лёваго клироса. Иванъ Серапіонычъ въ полной парадной формѣ, со всёми медалями и крестами, тоже не мёшался въ толпу. Въ одну изъ такихъ поёздокъ въ церковь, они встрётили тамъ Горёлова. Въ отличной медвёжьей шубѣ, онъ важно стояль на томъ самомъ мёстё, гдё обывновенно становилась Настасья Ильинишна. Замётивъ, что ея мёсто занято, Настасья Ильинишна сперва было оторопёла вавъ-то, но потомъ, вспомнивъ свое дворянское происхожденіе, ободрилась этимъ, прошла и стала съ дочерью рядомъ съ Ниволаемъ Семенычемъ. Иванъ Серапіонычъ тоже пошелъ за своей супругой, но, Богъ знаетъ, какъ это случилось, проходя мимо Николая Семеновича, взглянувъ на него, улыбнулся и поклонился. Николай Семеновичъ тоже поклонился и даже протянулъ руку.

— Мы съ вами, кажется, сосёди, замётиль онъ, — а не бываемъ другь у друга. Милости прошу во мнъ.

Всю об'йдню Николай Семеновичъ ни сводилъ глазъ съ Катеньки; ея св'йжее, хорошенькое личико, доброе кроткое выраженіе на немъ, густая темная коса, зарумяненныя щеки — все это живымъ контрастомъ рисовалось передъ нимъ въ сравненіи съ испитыми цыганками и всей его обычной компаніей. Воть разв'й на ней жениться? подумалъ онъ, выходя изъ церкви, и постоялъ немного на паперти; зат'ймъ онъ кр'йпче запахнулся въ шубу, поправилъ шапку и, садясь въ свои росписныя сани, крикнулъ кучеру:

— Пошелъ въ Тальники.

Махровы въ это время тоже усаживались въ свои сани и что-то толковали о Горъловъ, какъ вдругь Настасья Ильинишна почти закричала:

— Иванъ Серапіонычъ, Иванъ Серапіонычъ! посмотрите-ка, въдь Горъловъ-то никакъ къ намъ поъхалъ? А у насъ-то теперь небось просто кутерьма, а Арина и не догадается убрать!

Лихо подкатилъ Николай Семеновичъ къ скромному домику Махровыхъ, вышелъ изъ саней и приказалъ кучеру шагомъ проъзжать своихъ взмыленныхъ лошадей.

Въ домъ поднялась страшная суматоха. Гости пріъхали! гости прівхали! вричалъ безчисленный штабъ Настасьи Ильинишны, и изо всъхъ замочныхъ дырочевъ, какъ на диво, на Николая Семеновича были устремлены любопытные глаза. Арина изъ почтенія въ нему подошла было въ ручкъ, но, не получивъ ея, поцъловала его въ плечико.

Въ комнатъ, выходившей изъ передней и носившей название зала, былъ накрытъ столъ. Арина ожидала господъ отъ объдни, приготовила уже все къ закускъ. Масло, сыръ, колбасы, грибки стояли вокругъ того мъста, на которое вскоръ долженъ былъ явиться пирогъ.

Немного погодя, прівхали и хозяева. Ниволай Семеновичь пошель ихъ встрвиать.

- Вы меня, надёюсь, извините, сказадь онъ, что я опередиль васъ немного и теперь встречаю.
- И-и, Николай Семеновичъ! что вы, Богъ съ вами, помилуйте, честь намъ такую сдълали, да намъ еще претензію выказывать! Мы, батюшка, люди простые, сосёди, и Настасья Ильинишна начала передъ нимъ разсыпаться.
- , Катенька второняхъ запуталась и никакъ не могла разстегнуть свой салопъ. Николай Семеновичъ помогъ ей справиться. Зарумяненная на морозѣ, она еще больше покраснѣла отъ этой учтивости. Николай Семеновичъ просидѣлъ у нихъ съ часъ, отвѣдалъ пирога, сосисокъ, удивлялся наливкамъ, былъ почтителенъ съ старшими, шутилъ съ Катенькой. Уѣзжая, онъ поцѣловалъ ея ручку.
- Я буду къ вамъ почаще за вжать, ваши дивныя наливки пить, сказалъ онъ Настась в Ильинишнъ. Я такихъ отъ роду не пивалъ.

Проводивъ гостя, весь остатокъ этого дня Иванъ Серапіонычъ съ Настасьей Ильинишной протолковали о Горъловъ. На слъдующій день Иванъ Серапіонычъ, по обывновенію, облеченный во всъ свои регаліи, поъхаль

къ нему. Дома онъ не засталъ Горълова и поэтому очень скоро вернулся назадъ. И этотъ день разговоръ шелъ все о Горъловъ же. Настасья Ильинишна была въ восторгъ отъ него. Иванъ Серапіонычъ находилъ его человъкомъ тоже очень хорошимъ.

Однажды у него съ Настасьей Ильинишной о Горъловъ зашелъ такой разговоръ.

- На это, матушка, нечего смотрёть, что онъ прежде кутиль: это пустаки, этого за кёмъ изъ насъ не водилось. Я съ молоду-то то же развё такой быль? Бёдовый быль... Въ Пруссіи мы стояли... Что мы дёлали-то!.. Зайдешь въ трактиръ, а тамъ нёмочка польку играетъ, танцуютъ эдакъ, ну и сама знаешь, ну и сама знаешь, Настенька, ну, понимаешь?...
- Я, Иванъ Серапіонычь, ничего не понимаю, а удивляюсь, зачёмъ это вы такія гадости говорите, да еще при дочери вашей. Мало ли какія вы мерзости дёлали...
- Да въдь это, Настенька, правда, въдь безъ этого ни одинъ человъкъ, т. е. мужчина, не обойдется...
- Катенька, уйди, уже разсердившись, сказала Настасья Ильинишна и, по уход'в дочери, задала головомойку Ивану Серапіонычу.

Кротко вытеривлъ онъ этотъ гиввъ, ни слова не промолвилъ и только все откашливался въ руку. Наконецъ, когда Настасья Ильинишна преложила гиввъ на милость, онъ понюхалъ табаку, слезливо заморгалъ глазами, высморкался и, какъ будто ни въ чемъ не бывало, спросилъ:

— А гдѣ же Катенька?..

### IV.

Черезъ нъсколько дней Николай Семеновичъ опять быль у нихъ, потомъ побываль еще раза два и объявилъ Настасьъ Ильинишнъ, что хочеть жениться на Катенькъ.

— За честь, Николай Семеновичь, очень благодарны, сказала она, — а слова безъ Катеньки не дамъ, нътъ, батюшка, не дамъ: она у насъ дитя единственное.

Настасья Ильинишна была въ восторгв. Катенька тоже не противилась. Николай Семеновичъ нравился ей. Арина сменась и целовала Катеньку, приговаривая, воть вакую лебедушку я выходила, какого женишка-то мы схватили! Безчисленныя горничныя, чистыя и нечистыя, поздравляли Катеньку. Какъ-то осанистве ходиль Иванъ Серапіонычъ. Начались приготовленія въ свадьбъ, пошли хлопоты о приданомъ. Настасья Ильинишна вся погрузилась въ эти занятія; Арина помогала ей. Горничныя почувствовали себя свободнев. Чаще сталь забъгать въ нимъ твачъ Денисва, молодой парень. Разъ, кажется, Арина застала его на мъстъ преступленія: онъ цъловался съ накой-то горничной. Прежде бы бъда была за это, а теперь она только побрюзжала себъ подъ носъ: лохъ, ты мив, бедовая голова, ивкогда-то мив только теперь съ вами возиться, окаянныя, а то бы я дурь-то эту всю повытрясла!.." и опять побъжала куда-то.

Впрочемъ, приготовленія эти, къ крайнему огорченію Настасьи Ильинишны, тянулись очень не долго. Прійхалъ Николай Семеновичъ и объявилъ, что свадьбу онъ назначаетъ въ слёдующее воскресенье.

— Отецъ ты мой родной, да какъ же это такъ? Въдь ничего еще не готово. Вчера только портниху привезли изъ города?

Настасья Ильинишна на правахъ будущей тещи говорила уже ты Николаю Семеновичу.

— Да ей этихъ тряповъ-то не нужно, у нея и безъ вашихъ будетъ ихъ пропасть, отвъчалъ онъ.

Настасья Ильинишна оскорбилась такимъ отзывомъ о своихъ матерчатыхъ платьяхъ; однако, дълать нечего, согласилась праздновать свадьбу въ это воскресенье.

Лихо, весело, разумъется, отпраздноваль ее Николай Семеновичъ. Три дня чуть не цълый уъздъ пировалъ у него въ гостяхъ. Отъ дома до церкви, вдоль по большой дорогъ, съ трескомъ горъли смоленыя бочки. Все было корошо, весело, какъ слъдуетъ. Одно только не нравилось Настасъъ Ильинишнъ — не называлъ Николай Семеновичъ ни ее — матушкой, ни Ивана Серапіоныча — батюшкой, да не цъловалъ у нея ручки.

### V.

Сначало до страсти любилъ Николай Семеновичъ свою молодую жену. Души въ ней нечаялъ. Холилъ, нѣжилъ ее. Какихъ платьевъ онъ нашилъ ей! Всѣ сосѣди дивились... Но не долго тянулось ея счастіе, разомъ улетѣло. Все колоднѣе день ото дня становился къ ней Николай Семеновичъ. Надоѣла она ему, что ли, — Богъ его знаетъ!..

Сперва она все скрывала отъ матери, потомъ, да въдь и то сказать, всего не утаишь, разсказала все, какъ есть.

Принялись они съ нею плакать. Ужь они плакали, плакали, да только и взяли. Что же станешь дёлать?..

Разъ какъ-то прівхала Настасья Ильинишна отъ дочери; встретиль ее Иванъ Серапіонычь и спрашиваеть: что Катенька?

- Да что Катенька?.. погубили вы ее, воть и все туть.
  - Какъ я погубилъ?
  - Да такъ: просватали—вотъ какъ погубили!
- Бога въ тебѣ тѣтъ, матушка, со слезами проговорилъ Иванъ Серапіонычъ. Сама все устроила, а я дочь погубилъ. Слезы хлынули. Больше онъ ничего не сказалъ.

Прошла весна, прошло и лъто, скучно стало въ Тальникахъ; скучала и Катенька въ Красныхъ Талахъ. Николай Семеновичъ развъ только не позабылъ, какъ зовуть ее. Убдеть на охоту, Богь знаеть, гдб пропадаеть три-четыре дня. Вернется въ полночь, пьяный, съ целой толпой подгулявшихъ товарищей, поднимутъ шумъ, гамъ. Она, бъдная, испугается, соскочить, какъ сумасшедшая съ постели, выбъжить въ дъвичью, да такъ всю ночь и не ложится. Только плачеть да молится. Сначала она было просила его, чтобы онъ не увзжаль отъ нея, да не пиль бы. А онъ только посмотрить на нее, обниметь, улыбнется; "хорошенькая ты бабенка, — скажеть онъ, -а не въ свое дъло не мъшайся", поцълуетъ ее да и уйдетъ. А иной разъ такъ и вовсе разсердится, хватить кулакомь по столу, такъ что доски затрещать. "Яскажеть-не привыкъ, чтобы меня учили!.."

Какъ-то уже осенью, послѣ Покрова, Николай Семеновичъ уѣхалъ на охоту. По обыкновенію, онъ не сказаль никому, когда онъ вернется. Катенька была больна въ это время и послала лошадей за своими въ Тальники. Настасья Ильинишна съ Иваномъ Серапіонычемъ сейчась же пріѣхали. Долго сидѣли они, все толковали кой о чемъ; наконецъ улеглись спать. Вдругъ, часа въ три ночи, колокольчикъ звенитъ—Николай Семеновичъ пріѣхаль, да еще не одинъ, а съ нимъ человѣкъ пять сосѣдей — всѣ пьяные. Не зная, что въ кабинетѣ у него

есть Иванъ Серапіонычь, онъ всю компанію повель туда.

- Это кто такой, закричаль онь лакею, указывая на Ивана Серапіоныча.
  - Иванъ Серапіоновичь, отв' тиль лакей.
- Ба! Имѣю честь, господа, представить вамъ тестя моего, и съ этими словами началъ подбрасывать его въ воздухѣ.

Со сна Иванъ Сераціонычъ насилу могъ понять, въ чемъ дёло.

Тяжело заныло сердце у бъднаго старика: онъ не гадалъ, что ему придется такъ доживать свой въкъ. Засълъ у себя въ кабинетъ и не выходилъ оттуда. Сидитъ, бывало, облокотившись на объ руки, смотритъ въ окно, что въ садъ выходитъ, а у самого слезы по щекамъ текутъ. Придетъ къ нему Настасья Ильинишна, такая же грустная, сядетъ на большое кресло съ хитростями, да такъ и сидятъ молча, иной разъ часа три просидятъ, ни слова не проронятъ.

Быстро старълся Иванъ Серапіонычъ. Посъдълъ еще пуще прежняго. Отпустилъ себъ бороду, да такъ и ходитъ; только иногда подстригалъ ее: все, говоритъ, приличнъе.

Прежде у него все ноги ломило, а теперь пухнуть стали. Привозили лекаря изъ города; онъ мази какой-то даль, да декохтъ велёлъ пить—ничего не помогло, только лечили понапрасну. Прохворалъ онъ всю зиму, а весною только-что тронулся ледъ, и его не стало.

Не долго пережила его и Настасья Ильинишна. Словно свъча истаяла. Богь знаеть, что за бользнь была у нея. Жаловалась, что все сердце ноеть.

Катенька была беременна въ это время. Отчего-то ласковъе сдълался къ ней Николай Семеновичъ, а ужь она-то какъ была рада этому. Наконецъ родился у нихъ сынъ; назвали Юріемъ его.

Совсёмъ иная сдёлалась теперь Катенька. Она ужь не плакала больше, когда бушеваль ея мужъ. Она какъ-то словно окаменёла къ нему. Ей стало все равно—ну, что онъ хочетъ, то пусть себё и дёлаетъ, лишь бы ее съ сыномъ не трогалъ. Все, бывало, только и сидитъ съ нимъ, да няньчитъ его. Сама и кормила его. Хорошенькій былъ мальчикъ, черноглазый:—весь въ отца. Что-то будетъ изъ тебя, думала она часто, пристально взглядываясь ему сонному въ лицо. Словно хотёла разгадать по лицу его судьбу.

### VI.

А онъ все росъ себъ да росъ. Вотъ уже и девятый годокъ ему. Какой онъ сильный да кръпкій! Ужь вовсе не похожъ на тъхъ чахлыхъ воспитанниковъ французскихъ или нъмецкихъ гувернеровъ, что ходятъ съ зелеными лицами, а улыбка на устахъ.

Отца нѣтъ дома, мать лежитъ полубольная, а онъ въ полушубочкѣ катается на конькахъ, играетъ въ снѣжки съ деревенскими мальчиками. Веселъ, здоровъ. Прійдетъ домой, лицо такое свѣжее, смѣется, разсказываетъ матери, какъ ловко перескочилъ онъ черезъ прорубь, какъ за нимъ хотѣлъ тоже сдѣлать какой-то крестьянскій мальчикъ—не съумѣлъ и упалъ въ воду, и они ужь его насилу вытащили. И звонко, весело звучитъ его голосокъ. А мать встанетъ съ кровати, пройдется по комнатѣ, ослабѣетъ, сядетъ на диванъ, посадитъ его съ собою рядомъ, прикроетъ полой своей бѣличьей шубки, сидитъ молча, смотритъ на него, какъ будто слушаетъ, а не то у нея въ головѣ: вчера у нея пуще прежняго грудь болѣла, сегодня отхлынуло немного, а завтра опять

заболить, начнется кашель, обезсильсть... На ея кроткихъ глазахъ заблестьли слезы, и она спъшить ихъ утереть, чтобы только онъ не замътиль, а станеть приставать: о чемъ ты, мама, плачешь? и она его жарко цалуетъ.

Вдругъ колокольчикъ. Отецъ прівхалъ. Не въ духв, приколотилъ лакея, зачвиъ кушанье не готово. Идетъ къ ней.

- Что ты, опять больна?
- Да.
- Притворщица...
- А ты что тутъ дѣлаешь? все небось вѣшаешься да слушаешь, какъ отца бранятъ? Пошелъ, возьми внижку и читай. Вотъ я тебя, голубчикъ, скоро, скоро упрачу въ ежевыя рукавицы.

Юша взялъ книжку, развернулъ ее, сълъ къ окну и задумался. За что онъ на меня бранится все? Въдь я учился уже сегодня? Ахъ, еслибы онъ уъхалъ опять куда нибудь...

— Иди объдать, кричить отець, что тебя надо всегда приглашать!.. избаловали... и онъ опять повторяеть объщание отдать его въ ежевыя рукавицы.

Молча, потупя голову, сидить онъ за объдомъ. Противъ него отецъ. Объдають они вдвоемъ. Мать отказалась отъ объда и лежить у себя въ спальнъ. Подаютъ кушанья. Юща отказывается.

- Подай ему, кричить отець, -- вшь.
- Папа, я не хочу этого.
- Молчи; если говорять: тыв—такъ долженъ тебя выучу слушаться.

Нечего делать, Юша береть съ блюда, начинаеть всть, а слевы душать его.

Господи, господи, пошли мнъ терпъніе! вотъ муки-то!..

думаетъ Катерина Ивановна, прислушиваясь въ тому, что делается въ столовой.

Усталая, обезсиленная безъ работы, она заснула у себя въ спальнъ. Ушелъ и Николай Семеновичъ отдыхать въ кабинетъ. Юша одинъ. Скучно ему. Что дълать? И вотъ онъ на цыпочкахъ, осторожно подкрадется къ замочной дырочкъ въ кабинетной двери, приставить глазъ и смотритъ, что отецъ дълаетъ. Темно, тихо все, должно быть спитъ. Сперва въ буфетъ изръдка тарелками постукивали, а потомъ и тамъ все стихло, должно быть и тамъ заснули. Въ дътской уснула старуха — няня Варвара, согнувшись на сундукъ. Въ гостинной темно. Со стънъ смотрятъ все портреты какіе-то: мама говорила, что это все дъдушки его. Сядетъ онъ на диванъ, смотрить, смотритъ на нихъ, да и самъ заснетъ.

Воть, прошипъвъ съ минуту, старые дъдовские часы пробили пять разъ. Иванъ свъчи принесъ въ гостинную.

- И вы, Юрій Николаевичь, изводили, кажется, почивать сегодня, скажеть онь, зам'єтивь его заспанные глазки.
- Да, Иванъ, заснулъ, а самъ покраснъетъ, точно что дурное сдълалъ... Посидитъ онъ еще немного, спрыгнетъ съ диванчика, подойдетъ къ зеркалу, расправитъ свои спутанные волосы, сдълаетъ какую нибудь гримаску и побъжитъ въ припрыжку къ матери въ спальню.
- Юша, ты спалъ сегодня? спросить она его, цѣлуя въ лобъ.
- Спалъ, мама, отвъчаетъ онъ, укрываясь ея кацавейкой.
  - А отецъ проснулся?
  - Не знаю, -- кажется, проснулся.
  - За что онъ сегодня за объдомъ кричаль на тебя?
  - Я не хотвлъ соусъ всть, а онъ заставляль меня.

- Слушайся его всегда: въдь онъ тебъ отецъ.
- Да, мама, я не хотвлъ всть.
- Ну, что же дёлать: велять ёсть, надо слушаться. Скучно, особенно зимой, по вечерамъ въ деревнё. Подадуть чай въ восемь часовъ, а до ужина еще далеко. Отецъ въ кабинетё сидить съ кёмъ нибудь изъ сосёдей, а онъ съ матерью на кровати въ спальнё. Она читаетъ "О подражаніи Христу", переводъ Сперанскаго, а онъ картинки разсматриваетъ или фигурки вырёзываетъ ножницами изъ бумаги. Напротивъ нихъ на сундукѣ сидитъ его нянька Варвара со своимъ вѣчнымъ суконнымъ чулкомъ и медленно перебираетъ мёдными толстыми спицами, изрёдка зѣвая и крестя роть.

Устанеть Катерина Ивановна читать, положить книгу на столь, а сама приляжеть на подушку. Варвара замътить, что барыня не читаеть, опустить чуловь на колъни и спросить: а что, сударыня, когда у насъ мясоъдь будеть? И они примутся вычислять, когда будеть мясоъдь.

Придетъ горничная и скажетъ, что баринъ присылали сказать, что ужинать готово.

- Скажи, что я небуду, а ты, Юша, будешь?
- Нътъ, мама, и я не хочу.
- Ну такъ скажи, что я не буду, а дитя спить, а то поди, Юша, скушай чего нибудь?
  - Нътъ, мама, не хочу.
  - -- Ну не кушай, -- какъ знаешь.

А завтра опять та же исторія... Разв'є, быть можеть, отець куда нибудь у'єдеть, ну тогда веселіве, вольніве. Совсімь иная жизнь начиналась, когда его не было дома.

#### VII.

Въ этомъ году назначались выборы. Николай Семеновичъ разсчитываль быть предводителемъ. Такъ за мъсяцъ до отъвзда на балотировку онъ собраль къ себъ на объдъ почти что цълый уъздъ. Ръкой лилось шампанское, а съ нимъ лились и сладкія ръчи хозяина, объщавшаго забыть все и быть стражемъ интересовъ дворянскихъ. И вотъ скоро по уъзду заговорили, что лучшаго предводителя и желать-то невозможно, что не чета какому нибудь Булычеву, хоть и князю, что у него протоколистъ опеки не станетъ такъ помыкать дворянами. Мало по малу начали готовиться къ отъвзду изъ деревень дальніе помъщики, особенно кто вхалъ съ семействомъ. Собрался и Николай Семеновичъ.

— Я вду завтра на балотировку, сказаль онъ Катеринв Ивановив, — и Юшу съ собой возьму. Я его тамъ въ корпусъ отдамъ. Ему нечего тутъ двлать. Вокругъ тебя онъ ничему путному не научится.

Катерина Ивановна не стала перечить ему: она знала, что этимъ ничего не сдёлаешь, кромѣ какой нибудь раздирающей сцены, и потому молча пошла собирать сына въ дорогу. Это было ночью, часу во второмъ. Юша давно уже спалъ. Катерина Ивановна позвала Варвару, сказала ей, чтобы она укладывала Юшины вещи въ чемоданъ, а сама подошла къ его кроваткѣ, отдернула занавъску, облокотилась на край и долго, долго смотръла на него. Она не плакала. Ея слабыя глаза оживились. Ярче запылалъ румянецъ на ея исхудалыхъ щекахъ, и она опять гадала его судьбу. А онъ себъ сладко, кръпко спалъ...

Утромъ послѣ завтрака Николай Семеновичъ велѣлъ запрягать лошадей. Катерина Ивановна благословила сына маленькимъ золотымъ крестикомъ, который носилъ вплоть до своей смерти Иванъ Серапіонычъ. Трижды перекрестила, поцёловала какъ-то истерически сухо и начала сама одёвать его въ теплое платье. Мальчикъ плакалъ. Николаю Семеновичу надоёло это.

- Что же, скоро тамъ податуть лошадей? крикнулъ онъ лакею, и сталъ кусать ногти...
- Ну, готово, поъдемъ, сказалъ онъ, увидавъ, что лошади уже подъъхали къ крыльцу.

Катерина Ивановна стояла у окна и крестила отъѣзжающихъ...

Крупными хлопьями валилъ снѣгъ. Вся запушенная стояла березка возлѣ крыльца и тихо-тихо качала своими длинными гибкими вѣтвями, убранными въ снѣгъ, какъ въ серебро... Вотъ промелькнули кухня, конюшня, скотный дворъ. Вотъ уже и мельница. Юша высунулся изъ саней и взглянулъ назадъ, на усадьбу.

— Сиди, а то еще выскочишь, сурово замътиль ему отецъ.

Юша забился въ уголъ саней. Его моврые отъ слезъ глазки высохли на морозъ, щеки зарумянились. Осыпанный снъгомъ отъ пристяжной, онъ молча смотрълъ на огромную фигуру отца въ медвъжьей шубъ...

Тамбовъ. Гимназія. 1859 годъ.

## Рафаэль-Иванъ Степанычъ.

### (Изъ семейныхъ льтописей).

Мнъ было тогда лътъ десять, должно быть,—никакъ не больше... Помню, что это было весной—такъ, въроятно, въ срединъ мая—все цвъло, зеленъло... И даже навърно въ серединъ мая: въ это время у насъ цвътетъ сирень, а я помню, она тогда цвъла. Дальше я скажу, почему это я такъ хорошо помню...

Верстахъ въ семидесяти отъ нашей деревни, совсѣмъ на другомъ концѣ уѣзда, было богатое село Покровское, принадлежавшее дядѣ Михаилу Васильевичу Скурлятову. Отецъ почему-то былъ съ нимъ въ ссорѣ, и мы ѣздили туда съ матушкой. Дядя былъ крестный отецъ моей сестры, и это было, кажется, главной причиной, почему матушка всегда настаивала туда ѣхатъ. Она начинала говорить о поѣздкѣ недѣли за двѣ до того, какъ мы уѣзжали.

- Опять?!...
- Надо же Сонъ въ нему съъздить. Это даже странно,
   что ты говоришь. Въдь онъ ей врестный отецъ.
  - ...!?мистра на недълю?!...
- Хоть не на недёлю, а нельзя же утромъ пріёхать, а вечеромъ уёхать...

Въ концъ-концовъ, матушка, разумъется, свое бралаповздка устраивалась. Мы съ сестрой всегда очень интересовались этими переговорами ихъ, потому что поъздка въ Покровское была цёлое событіе... Версть пять надо было вхать лесомъ. Дорога въ этомъ лесе песчанаябълый, глубовій песовъ. Вхать лошадямь тяжело-онъ идуть шагомь. Мы всегда выходили изъ кареты и шли по опушкъ дороги пъшкомъ. Собирали цвъты, грибы, выръзывали перочиннымъ ножичкомъ тросточки. Потомъ дальше по дорогъ быль крутой большой оврагь. Тамъ на всякій случай мы опять выходили изъ кареты. Пристяжныхъ отпрягали, и ихъ велъ въ поводу Никифоръ-лакей, который всегда съ нами вздилъ. Тамъ внизу оврага ихъ опять запрягали и онв, дружно вложившись въ хомуты и упираясь, захватывая передними ногами, дрожащими отъ усилія, встасвивали по крутизм'в огромную на ременныхъ рессорахъ варету. Этотъ спусвъ и подъемъ съ отпряганіемъ и запряганіемъ лошадей, съ наставленіемъ кучеру Ермолаю, какъ осторожнее спускаться и проч., занималь, по крайней мърв, чась времени. Потомъ, по серединъ пути, въ Спасскомъ, на постояломъ дворъ насъ ожидала подстава, т. е. насъ ждаль тамъ высланный наканунъ съ свъжими лошадьми другой, который ъздилъ съ отцомъ, кучеръ Михей. Его свъжихъ лошадей запрягали въ карету, а онъ оставался ждать нашего возвращенія съ "старыми" лошадьми. На постояломъ дворъ оцять новыя впечатльнія. Пока перепрягають лошадей, ставили самогаръ, развертывали и развязывали завернутыхъ въ сахарную бълую бумагу и завязанных въ салфетку, взятыхъ съ собой на дорогу, жареныхъ цыплятъ, куръ, разные врендельки въ чаю, пышки... Мыт кажется, я помню даже эту толстую серьезную двориичиху въ темносинемъ съ красными и желтыми цветочвами ситцевомъ плать в и вижу, какъ она принесла и поставила на накрытый

чистою скатертью столь огромный сливочникь съ нарисованными на немъ розанами и какими-то золотыми и синими разводами. Скатерть "ихъ", а салфетки "наши", и онъ такія бълыя-бълыя въ сравненіи съ ней... Сливки у насъ дома подавались въ чаю всегда кипяченыя, а туть мы пили съ сырыми, и у чая вкусъ совсвиъ другой отъ этого... Но вотъ, наконецъ, лошадей напоили на дорогу, запрягли; мы тоже напились чаю, всв узелочки уложили куда-то въ карету и начали усаживаться. Садится матушка, потомъ гувернантка Анна Карловна, потомъ сестра, я, нянька... Она всю дорогу держить на кольняхь какую-то кардонку съ чепчиками, рукавчиками, платочками. Тоже съ какими-то такими же нъжными предмътами пришпиленъ булавками узелочекъ къ потолку кареты, и онъ всю дорогу раскачивается у насъ надъ самыми головами... Эта вторая половина дороги не такъ ужь интересна. Выходить приходится только одинъ разъ-при въвздв въ Покровское, на мельничной плотинъ... Она очень широкая, отличная плотина, но мало ли что можетъ случиться-можетъ, лошади испугаются шума воды въ мельничныхъ колесахъ... Отъ этой плотины до дому версты полторы. Передъ твиъ, какъ садиться въ карету "послѣ плотины", всѣ оправляются, охорашиваются-сейчась прівдемъ...

Въ Покровскомъ опять новыя впечатлёнія. Тамъ старинная, огромная барская усадьба съ флигелями, оранжереями, теплицами, какими-то зимними бесёдками въ саду. Садъ тоже старинный, громадный, одичалый совсёмъ. Послё жаркаго лётняго дня, когда вечеромъ начнетъ садиться роса, въ немъ и сыро, и какъ-то душно тепло. Пахнетъ глухой крапивой, повеликой и какими-то высокими бёлыми цвётами, что ростуть всегда вмёстё съ крапивой въ самыхъ глухихъ мёстахъ. Дорожки въ саду никогда не чистились, заросли травой, молодымъ вишен-

никомъ. Тамъ, на верхушкахъ деревьевъ, все черно отъ грачиныхъ гивздъ: ихъ на каждомъ деревв по десятку, кажется. Если пойдти въ садъ въ такое глухое его мъсто часовъ въ десять, когда грачи ужь всё собрались спать, и громко хлопнуть несколько разъ въ ладоши, то на целыхъ полчаса поднимутся ихъ врики, карканье и они начнуть летать, виться. Когда я бываль сь матушеой въ Повровскомъ, я каждый вечеръ ходиль ихъ будить. Вечеромъ въ саду, особенно въ такомъ глухомъ мъстъ сада, "мало ли, что можеть случиться, отчего ребеновъ можеть испугаться"... Поэтому меня всегда пускали туда будить грачей не одного, а въ сопровождении прівхавшаго съ нами нашего лакея Никифора. Иногда съ нами шелъ кто нибудь и изъ "ихъ" людей. Мы подходили къ любимому грачиному мъсту какъ можно тише и всъ сразу начинали хлопать и кричать. Грачи тоже всё сразу поднимали врики, съ своей стороны, и этотъ шумъ и гамъ продолжались иногда цёлый часъ.

- И хорошо? спрашиваеть бывало матушка.
- Хорошо... Только воть съ нами ходиль ихній столярь Андрей, такъ онъ говорить, что если бы изъ ружья выстрёлить, еще лучше бы было... Тогда они со всего сада собрались бы...
  - Ну, ужь этому не бывать.
  - Отчего?
- Оттого, мало ли что можетъ случиться. Нётъ, ты эту затёю ужь оставь, пожалуйста. И дядю не проси объ этомъ. Я, все равно, не позволю... Выйдетъ еще что нибудь—потомъ толкуй съ отцомъ...

Тоже было и по поводу пруда, т. е. катанья на лодев. Въ саду былъ громадный прудъ, весь почти за-росшій какими-то водяными растеніями, распустившими по его поверхности свои большіе, широкіе зеленые листья. Подъ этими листьями, если смотрёть съ берега

подъ солице, можно было иногда видеть большихъ щукъ, недвижно стоявшихъ.

- Спятъ...
- Онъ развъ днемъ спятъ?
- Въ жару... Ночью щува ходить. Она вавъ волкъ: двемъ спитъ, а ночью на добычъ. Намедни мы пошли ночью въ садъ съ Андреемъ, разсказываетъ Нивифоръ, тавъ въдъ онъ кавъ щелкаютъ—страхъ, тавъ и раздается...
  - Плескаются?
- Да-съ, играютъ, за варасями гоняются. Тавихъ щувъ, какъ здёшнія, нигдё нётъ... Потому имъ воля... Дяденька ловить ихъ не позволяютъ...

И много, много было такихъ удовольствій въ Покровскомъ... Но они всв были какія-то дикія, "страшныя"... вакъ и вся обстановка. Громадный глухой садъ, глухой прудъ въ саду... Громадный, высокій двухъ-этажный домъ, на половину заколоченный, но полный мебели, съ полинялыми воврами, съ черными картинами и портретами въ золоченыхъ потуски в в и полусгнившихъ отъ времени рамахъ... Броиза какая-то тоненькая, столбиками, съ фигурнами врылатыхъ боговъ, ангеловъ и мелной гравировкой... Осенью нежилую половину закалачивали, чтобы не отапливать понапрасну, и открывали ее почему-то ужь поздно весной, всегда почти, когда мы пріъзжали. Я начиналъ приставать въ дядъ, чтобы отперли запертыя двери посмотръть мив картины и портреты, которые тамъ висвли, и по этому поводу отдавался приказъ на завтра отврыть ставни, открыть окна и вымыть запыленныя стевла въ оконныхъ рамахъ. Я всегда присутствоваль при этомъ. Въ комнатъ сыро, тяжелый запахъ плесеми. Но вотъ открыли ставни и стало свътло. Открыли настежь окошки, рамы... Изъ сада пахнулъ чистый, теплый воздухъ съ запахомъ сирени, череичхи-и такъ хорошо. Всв улыбнутся и глубоко вздохнутъ... Потомъ откроютъ въ другой, въ третьей, въ пятой, въ десятой комнать, во всей "половинь"... Потомъ развесять въ саду на веревкахъ, протянутыхъ отъ одного дерева въ другому, ковры, драпировки... Вынесуть и поставять на солнцъ эту полинялую золоченую мебель съ полинялой розовой, голубой, малиновой шелковой обивкой... Я присутствую при всемъ этомъ, перехожу изъ комнаты въ комнату, помогаю (т. е. мъшаю, разумъется), разсматриваю вытванныхъ на мебельной матеріи какихъ-то франтовъ въ бледно-розовыхъ кафтанахъ, въ чулкахъ и башмакахъ, ---франтихъ въ широкихъ пеньюарахъ или коротенькихъ платьицахъ, съ необыкновенно высовими прическами и увенькими длинными таліями... Иногда и дядя, и матушка приходили посмотръть, канъ все это отврывають и выносять.

- Братецъ, а матерія-то какая въ то время была...
   Теперешняя столько не выдержитъ...
  - Да, ужь ей теперь будеть...

Они начнутъ вычислять, вогда прадъдушва Сергъй Нилычъ, какой-то елизаветинскій, или екатерининскій генераль-аншефъ, попавъ въ немилость, былъ удаленъ къ себъ въ имъніе, все это построилъ здъсь, отдълалъ и завелъ...

Дядя быль одиновій. Онъ никогда и не быль женать. Онъ долго служиль въ Петербургів, въ гвардіи, и но какой-то причині должень быль выйдти въ отставку въ чині полковника; онъ прійхаль въ Покровское и повель живнь совершенно замкнутую, одинокую. Самъ ни къ кому не іздиль и никого къ себі не принималь. Онъ быль очень богать. Это быль высокій мужчина, въ то время літь пятидесяти, съ сильной просідью, съ длинными усами, которые онъ, когда іль супъ, всегда непремінно купаль въ тарелкі и потомъ какъ-то обсасываль и вы-

тиралъ салфеткой... Я помню, меня это очень занимало, и я всегда посматриваль въ это время на него. Для себя онъ жилъ не жалвючи. У него былъ превосходный поваръ, цълый погребъ дорогихъ винъ. Большая библіотека преимущественно французскихъ книгъ. Цёлый магазинъ сигаръ, на воторыхъ (т. е. на ящивахъ) онъ самъ навлеиваль какіе-то ярлычки съ обозначеніемъ года, цёны и проч. Онъ выписываль также всв почти тогдашніе газеты и журналы... Въ домв, т. е. вотъ въ этой, всегда открытой жилой половинь, порядокъ и чистота были удивительные. Удивительна была и тишина. Лакеи ходили какъ-то не слышно. Меня особенно удивляло, какъ они собирали столъ къ объду. Ходятъ не слышными шагами, не слышно кладуть ложки, ножи, вилки, ставять тарелки, стаканы. Мив кажется, можно было сидеть въ этой комнатв и, если бы глаза были закрыты или завязаны, не услыхаль бы ничего рёшительно. Но онъ достигь этого дорогой цёной... Я помню, при немъ лакей разъ урониль ложку, такъ онъ только взглянуль на него и ужь тотъ мертвенно побледнель и у него вакъ-то точно отвалилась нижняя губа съ бородой... Такой же удивительный порядокъ быдъ и на конюшив. Онъ считался однимъ изъ первыхъ заводчивовъ въ нашей губерніи и лошади действительно были замечательно хороши. Я не хочу называть по именамъ лучшихъ и самыхъ знаменитыхъ его лошадей, потому что это значило бы обнаружить его настоящую фамилію: этихъ лошадей знають всё охотники, любители и знатоки... Вопреки всёмъ тогдашнимъ помъщикамъ, онъ терпъть не могъ псовой охоты: въ домъ у него была только одна большая собава. Онъ два раза въ годъ вздиль зачемъ-то въ Москву и жилъ тамъ каждый разъ недели по две, по три. Кроме того, онъ вздилъ въ нашъ губернскій городъ, когда тамъ бывали рысистые бъга. Все остальное время онъ жилъ

буквально безвыёздно въ Покровскомъ. Единственные гости, которые еще бывали у него, это ремонтеры, пріёзжавшіе покупать лошадей. Но онъ, не такъ какъ другіе, не заводиль съ ними пьянства и кутежей. Осмотрёли лошадей, отобрали, онъ назначаль цёну имъ—хотите берите, хотите нётъ—ни одного рубля не скинетъ.

— Какъ же они могуть торговаться со мной, когда ни одинъ изъ нихъ и вполовину не знаетъ такъ лошадей, какъ знаю ихъ я...

И дъйствительно, говорять, знатокъ быль удивительный.

Я сказаль, кажется, что возлё дома были какіе-то флигеля. Тамъ жили и работали воверщицы. Они твали ковры и поцоны на лошадей. Ихъ было что-то много. Я помню, мы ходили туда съ матушкой и видёли тамъ дъвушевъ тридцать или соровъ. Онъ всъ при нашемъ входъ вставали и кланялись, а когда мы проходили мимо ихъ, ловили у матушки и у насъ съ сестрой руки и цвловали ихъ. Дома у насъ этого "заведенія" не было, т. е. не было заведено, чтобы у насъ цёловали руки, и потому эта довля рукъ и потомъ цёлованіе ихъ дёйствовали на меня ужасно непріятно. Я все пряталь руки и увертывался, а матушку, тоже прятавшую руки, онв целовали въ плечо... Въ этихъ флигеляхъ начальствовала надъ всеми ими высокая, красивая, съ полной грудью и серьезной степенной походкой женщина льтъ тридцати-Фіона Матвеевна. Матушка называла ее Фіонушкой, и когда та цъловала ее въ плечо, она цъловала ее въ щеку. Она была тоже очень почтительная, но въ обращении у нея было что-то непонятное для меня тогда, но особенное, странное. Когда матушка, обойдя всёхъ коверщицъ, садилась на какой нибудь стоящій туть гдв нибудь сундукъ, она говорила ей: Фіонушка, садись, —и та не заставляла себя упрашивать, садилась.

- Ну, что, какъ поживаешь?
- Ничего-съ. Все по старому...
- Въ этомъ году не было?
- Нътъ-съ. Да и Богъ съ ними...
- А тѣ здоровы?
- Слава Богу-съ.
- Ты ихъ приведи какъ нибудь. Мальчика-то Мишей зовутъ?
- Мишей-съ. Такой балунъ... А вотъ дѣвочка такая тихая, такая тихая...
- Постарълъ "онъ" у тебя... противъ прошлаго года онъ, Фіонушка, страшно постарълъ. Это вотъ мъсто на вискахъ-то совсъмъ бълое стало... и въ усахъ сколько ужь съдыхъ, а прежде-то въдь, какъ смоль были черные...
- Въ этомъ году и то два раза хворали... Одинъ-то разъ простудились, должно быть, а ужь другой и понять не можемъ, что такое было...
  - Любитъ онъ ихъ-то? Къ тебъ не заходитъ?
- Одинъ разъ во все время только и заходили, когда еще одна Ленька у меня была... А съ тъхъ поръ нътъ.

Въ домъ я ея никогда не видалъ при дядъ, но когда послъ ужина я уходилъ спать въ комнату, смежную съ той, гдъ помъщалась матушка съ сестрой, я иногда видълъ ее мелькомъ и слышалъ за стъной ея разговоръ съ матушкой. Смутно я, конечно, догадывался, что эта Фіонушка persona gratissima при покровскомъ дворъ, но ея дъйствительное назначеніе и ея положеніе я понялъ гораздо позже...

Изъ дому мы вывзжали всегда утромъ, послѣ чаю, наскоро позавтранавъ, такъ часовъ въ десять. Въ дорогѣ, со всѣми этими отпраганіями, запряганіями и перепря-

ганіями лошадей, мы были часовъ одиннадцать или двѣнадцать, потому что въ Покровское мы прівзжали не ранве девяти или десяти вечера, когда было ужь темно и въ окнахъ свѣтились огни. Дядя всегда намъ быль очень радъ, цѣловалъ матушку, меня, а Соню, свою крестницу, бралъ на руки и не спускалъ ея съ рукъ, носилъ, несмотря на то, что она была тогда ужь довольно большая дѣвочка, лѣтъ десяти или девяти. Разумѣется, моментально и не слышно подавался чай, во всѣхъ комнатахъ зажигались свѣчи, лампы, все точно оживало, пробуждалось отъ оцѣпенѣнія.

- Вы устали съ дороги? Спать хотите? спросить онъ и меня, и сестру. Надо ужинать сегодня пораньше...
- Нътъ, въдь они и дома раньше одиннадцати не ложатся, вмъшивается матушка. Мы тоже увъряли, что вовсе не хотимъ еще спать и дорога насъ нисколько не утомила.

Но ужинъ все-таки подавался раньше. Онъ сажалъ меня всегда рядомъ съ собой и непремѣнно заставлялъ выпить цѣлый стаканъ краснаго вина, а Соню—рюмку какой-то ужасно сладкой и вкусной наливки.

- Къ чему это ты, Михаилъ Васильевичъ, дѣлаешь? У нихъ еще головы разболятся, улыбаясь, протестовала матушка.
  - Ничего, лучше заснутъ.

И мы дъйствительно засыпали отлично, проведя цълый день въ дорогъ, на воздухъ, среди новыхъ лицъ, новыхъ впечатлъній...

Такъ бывало всегда, но въ тотъ разъ, о которомъ вотъ идетъ рвчь, случилось немого иначе. Къ удивленію нашему, мы не застали дяди дома. Онъ ужь три дня какъ увхалъ.

Когда-же онъ будетъ? Когда вы его ждете? спраши-

вала матушка вышедшаго изъ дому лакея, все еще почему-то сидя въ варетъ.

- Сегодня ожидали-съ... Можетъ, еще подъйдутъ.
- Досадно, проговорила она: Насъ это тоже какъ-то удивило. Но, нечего дёлать, надо было выходить.

Лакеи начали вынимать и вносить въ переднюю сундуки, важи. Въ домѣ была мертвая тишина и теинота. Только мухи бились и жужжали на закрытыхъ окнахъ... Лакеи начали было зажигать лампы и свѣчи, но матушка ихъ остановила. Она сказала, чтобы подали только самоваръ и чего нибудь за одно ужь и поужинать. Безъ него въ домѣ, было, кажется, еще напряженнѣе и тяжелѣе отъ незнанія, когда онъ пріѣдетъ, отъ ежеминутнаго ожиданія его возвращенія и незнанія, правильнѣе, несознаванія всѣми своей передъ нимъ вины или правоты... Черезъ полчаса проявилась откудато и Фіона—единственный человѣкъ въ домѣ съ спокойнымъ взглядомъ и довольнымъ, хоть и покорнымъ, улыбающимся лицомъ,

— Что же, Фіонушка, съ Михаилъ Васильевичемъ-то у насъ сдёлалось? Ужь онъ не закутилъ-ли у тебя? Куда это онъ уёхалъ? спросила ее матушка.

Фіона, самодовольно улыбаясь, сказала, куда онъ повхаль, и сказала, что онъ вернется только завтра. А прислугъ она не говорила потому, что, пожалуй, еще напьются, выйдетъ какая нибудь исторія и имъ же потомъ будетъ плохо...

Мы напились чаю. Почти сейчасъ же послѣ чаю поужинали и насъ уложили спать. Тамъ, за стѣной, долго еще слышался разговоръ матушки съ Фіоной, и я такъ и заснулъ подъ него...

Лѣтомъ мы съ сестрой и дома вставали рано, а тутъ поднялись еще раньше, кажется, и, не дожидаясь чаю, побѣжали въ садъ. Передъ террасой, которая шла вдоль

всей стороны дома, обращенной къ саду, огромнымъ полукругомъ была посажена сирень. Она разрослась въ высовую сплошную ствну и теперь была въ полномъ разцвёте. Оть массы цвётовъ кусты казались бёлыми или лиловыми — какимъ цветомъ, цвели они. Это было такъ врасиво, что вогда мы выбъжали съ Соней на террасу, невольно остановились на мгновеніе, любуясь роскошной ствной изъ живыхъ цветовъ... На террасв ктото кашлянуль возл'в меня. Я оглянулся. Ко мн'в подходилъ, улыбаясь и раскланиваясь необыкновенно въжливо, молодой человывь съ длинными былокурыми волосами, падавшими почти до плечъ, съ маленькой бородкой клинушкомъ, въ сърой пуховой шляпъ съ шировими полями, въ коричневомъ коротенькомъ бархатномъ сюртучкъ и какихъ-то необыкновенно пестрыхъ клетчатыхъ панталонахъ. Въ первый моментъ, какъ мы вбъжали съ Соней на террасу, его не было или мы его не замътили, и теперь мы не знали, откуда онъ явился. Я стояль и смотрвлъ на него. Соня также остановилась и, поправляя свои растрепавшіеся (у нея они всегда были растрепаны) волосы, также смотрела на него.

- Съ добрымъ утромъ, проговорилъ онъ. Еще разъ снялъ шляпу и раскланялся.
  - Я "таркнуль ножкой", сестра сделала книксень.
  - Идете въ садъ гулять? продолжалъ онъ.
  - Да.
- Здівсь чудесный садъ... пойдемте вмівстів... Маманіа еще почиваєть?
  - Да. Она теперь скоро встанеть, свазаль я.

Мы спустились съ террасы и пошли въ полукругу сирени. Въ этомъ полукругъ были сдъланы просъки, съ которыхъ и начинались всъ эти липовыя, кленовыя, дубовыя, вязовыя и березовыя аллеи. Разчищена была только одна серединная, липовая, самая широкая и длин-

ная, дядина любимая, по которой онъ гулялъ, а остальныя всё, какъ я ужь сказалъ выше, были запущены, заросли. Мы и направились къ этой вотъ липовой-то. Она начиналась кустами бёлой сирени. Когда мы подошли и начали ломать вётки цвётовъ, молодой человёкъ тоже наломалъ себё огромный букетъ и, подавая мнё его, сказалъ:—это передайте отъ меня вашей мамашё и попросите ее, чтобы она приняла меня... Живописецъ изъ Петербурга..., Пожалуйста...

Я взяль букеть и свазаль: — хорошо-съ, и мы съ сестрой побъжали по аллев.

Черезъ полчаса за нами пришла нянька и повела въ домъ чай пить. Молодой человёкъ попался намъ опять возлё террасы и напомнилъ мнё свою просьбу.

Чай быль подань у матушки въ ен комнать. Тамъ же сидъла и Фіона. Когда мы съ сестрой явились съ такой массой сирени, матушка, принимая отъ насъ цвъты, упрекнула, зачъмъ столько наломали ихъ.

- Это вотъ тебъ прислалъ живописецъ изъ Петербурга, сказалъ я... Онъ проситъ, чтобы ты его приняла...
  - Матушка удивленно посмотрвла на меня.
  - Какой живописецъ?
  - Не знаю. Онъ тамъ, на террасв...
- Это, матушка, Степанки, пчелинца сынъ. Изволите помнить Степанку? Этакой рослый, съдой онъ еще былъ...
  - --- Помню.
- Такъ это сынъ его... А дочь у меня въ коверщицахъ... она на попонахъ сидитъ... хорошая дѣвка, смирная...
  - Что-жь ему надо?
- Не знаю. Онъ вотъ только просилъ меня цвъты передать и чтобы ты его приняла... Онъ тамъ, у террасы... Я, хочешь, сбъгаю узнаю, вызвался я.

— Ну, ужь ты сиди пожалуйста, пей чай, успѣеть... Что ему нужно? обратилась матушка въ Фіонъ.

Она улыбнулась и покачала какъ-то головой.

- Надвлають бёды, а потомъ и не знають, какъ ужь вывернуться... сказала она. Вдругъ присылаетъ изъ Петербурга письмо—объ немъ баринъ и забылъ было совсёмъ—хочу, говорить, ёхать заграницу, тамъ учиться, такъ пришлите мнё паспортъ и не отпустите-ли совсёмъ на волю?.. А баринъ-то—изволите помнить, хотёли три года тому назадъ и сами заграницу ёхать—имъ не разрёшили, а этотъ-то сдуру напомнилъ о себё, да еще говорить, заграницу ёду... Ну, они и прогнёвались. Велёли написать ему, чтобъ онъ самъ сперва сюда въ намъ пріёхалъ, а потомъ они его и отпустять... Воть-съ онъ и пріёхалъ...
  - А больше-то за нимъ никакой вины нътъ?
- Какая же вина... только, я знаю, они его отсюда теперь не выпустять...
  - Михаилъ Васильевичъ, что жь, такъ и сказалъ ему?
- Не видали они еще его. Онъ вчера только утромъ прівхаль-то... Разсказывають, письма какія-то привезъ барину изъ Петербурга, отъ князей, графовъ, генераловъ... Говорить, со всёми онъ знакомъ и всё просять барина за него... Только...
  - Y<sub>10</sub>?
- Не думаю, чтобъ онъ его отпустилъ. Очень это имъ обидно, что имъ разръшенія не было дано, а ему дадутъ... Они разъ пять объ этомъ вспоминали... Ужь я то знаю ихъ, заключила Фіона.
- A отчего же дядю не пускають? спросиль я, все время внимательно сдушавшій разговорь.
  - Это не твое дъло. Пей чай.
- Я больше не хочу... Всталъ, поцъловалъ матушку и спросилъ:—что-жь, позвать его сюда?

- Сиди-это не твое діло...
- Я опять свлъ.
- Фіона, ты говоришь, это Степанкинъ сынъ? Какой же это? Что въ поваренкахъ былъ — спросила матушка.
- . Этотъ самый-съ... Теперь не узнаете... Совсёмъ по благородному...
- Волоса у него, мама, до самыхъ плечъ. Вотъ какъ у Сони.—сказалъ я.
- Погодите, дяденька ужо вотъ прівдуть—сейчасъ прикажуть остричь его, замітила мні Фіона и какъ-то странно улыбнулась: будеть, дескать, ему на оріхи...

Дъти вообще чутви и гораздо понятливъе, чъмъ думаютъ объ нихъ взрослые, особенно такія нервныя и впечатлительныя дъти, какъ я былъ тогда. Совершенно безотчетно, такъ почему-то, я ръшилъ, что ему предстоитъ много несчастія, и мнъ стало его ужасно жалко...

— Въдь онъ же ничего дурнаго не сдълалъ, — сказалъ я. За что же онъ будетъ къ нему придираться?..

Фіона смотрѣла на меня и улыбалась своей почтительной, но и загадочной улыбкой. Матушка, тоже что-то соображавшая въ это время, съ нѣкоторой досадой опять замѣтила мнѣ, что это вовсе не мое дѣло, а гораздо умнѣе будетъ, если я буду говорить съ сестрой по-французски...

- Мама, мы съ Соней въ садъ пойдемъ—можно? спросилъ я.
  - Можно. Только...

Она замнулась.

— Только вы идите съ ней и играйте одни... Вамъ съ нимъ нечего разговаривать...

Но она и сама поднялась, очевидно, тоже собираясь идти.

— Пойдемъ, Фіоша, посмотрю я, что это за франтъ

у васъ проявился, сказала она, и объ, улыбающіяся, пошли вмъсть съ нами черезъ залъ, гостинную, на террасу. Мы съ сестрой шли впереди и я съ нетерпъніемъ, какъ только вступилъ на террасу, оглянулся по сторонамъ. Но его не было.

- Экая прелесть... сирень-то... А вотъ у насъ, что я ни дълаю, не идетъ она... говорила матушка... Ну, гдъ-жь онъ?..
- Нъту его. Онъ, должно быть, ждалъ-ждалъ тебя, да тавъ и ушелъ,—сказалъ я.
- Баринъ вакой... охъ, ужь и дождется онъ... быть ему драному... вотъ онъ, извольте видъть, по липовой-то дорожкъ разгуливаетъ... Ну, увидалъ бы Михаилъ Васильевичъ... и Фіона, сомнительно улыбаясь, покачала головой...

По липовой аллев, т. е. по той, которая была посерединв между всвми другими, расходившимися во всв стороны отъ террасы, двиствительно сюда, въ намъ, шелъ онъ...

Мы всѣ стояли группой посреди террасы и смотрѣли на него. Когда, наконецъ, онъ былъ уже въ сиреневой просѣкѣ, которой оканчивалась аллея, онъ снялъ на ходу шляпу, поклонился и опять совершенно свободно и вольно надълъ ее.

Извольте видъть, каковъ,—сказала Фіона.
 Матушка ничего не отвъчала.

Онъ прошелъ полувруглую площадку, отдълявшую сирень отъ террасы и началъ подниматься ужь по ступенькамъ. На послъдней онъ опять снялъ шляпу, сдълалъ къ намъ еще нъсколько шаговъ и опять поклонился. Матушка слегка наклонила голову.

— Вы меня, конечно, не узнаете... А я, Катерина Петровна, помню васъ, когда еще поваренкомъ здёсь былъ, сказалъ онъ... Вы пріёзжали...

- Нътъ, я помню... и Степана я помню...
- Это давно было... лътъ десять... больше, пожалуй сказаль онъ. Вынулъ изъ кармана фуляровый платокъ, отеръ имъ лобъ, встряхнулъ волосами, поправилъ ихъ и опять надълъ шляпу. Фіона удивленно посмотръла на него, потомъ перевела глаза на матушку.
- Вы хотъли видъть меня? спросила матушка.— Что же вамъ?..

Этой сдержанности и даже сухости, кажется, онъ не ожидаль, потому что какъ-то странно посмотрёль на матушку, на всёхъ насъ, на мгновеніе какъ бы задумался и едва замётная горькая улыбка появилась и осталась на губахъ...

- Я такъ обрадовался, что вы прівхали... Я много разсчитываль на васъ... Мнё котёлось бы о многомъ съ вами поговорить, сказаль онъ. Но онъ говориль это ужь совсёмъ не тёмъ голосомъ. Такъ говорять люди, когда разсказывають о своихъ ошибкахъ: "а я, де вотъ, быль такъ глупъ..."
- Я вамъ ничего не могу сдълать... Это все, какъ Михаилъ Васильевичъ, сказала матушка.
- Вы все-таки можете мий удёлить хоть нёсколько минутъ... мий бы съ вами съ одними хотёлось переговорить?.. спросиль онъ.

Матушка, ничего не отвѣчая ему, посмотрѣла на Фіону, на насъ...

- Вы меня подождите здёсь... я сейчасъ, сказала она, открыла зонтикъ и пошла къ ступенькамъ. Онъ пропустилъ ее мимо себя, сдёлавъ нёчто въ родё поклона, и пошелъ за ней. Когда они были ужь почти возлё сирени, онъ пошелъ съ ней рядомъ и было видно, что они говорятъ, но ужь слышать ничего нельзя было... Мы смотрёли вслёдъ имъ.
  - О-хъ, повачивая головой, проговорила Фіона. Мы

съ сестрой обернулись на нее.—И задастъ ему дяденька за все это...

- За что?
- Такъ... очень ужь...
- Онъ же въдь ничего дурного не сдълаль?..
- Мало-ли что...

За что это ждуть они ему всёхъ этихъ бёдъ? думаль я... и какое имъ дёло до его волосъ? Я ему скажу, чтобъ онъ поскорее, до дяди, остригь ихъ. Тогда ему ничего и не будетъ...

Они дошли до самаго конца аллеи, такъ что ихъ ужь едва было видно. Что-то долго стояли тамъ и пошли опять назадъ. Кода они начали подходить къ намъ и были ужь недалеко отъ сирени, я позвалъ Соню:

— Побъжимъ къ нимъ.

Но Фіона насъ остановила, зам'єтивъ: "маменька будутъ гитваться... нельзя"...

Они у сирени опять что-то долго говорили и потомъ тихо, нёсколько разъ останавливаясь, пошли сюда къ намъ, къ террасё; у самыхъ ступенекъ онъ взялъ руку у матушки и нёсколько разъ почтительно, но какъ-то восторженно и горячо поцёловалъ ее. Матушка, по обыкновенію, спокойно, флегматично допустила его сдёлать это, что-то еще сказала ему и, придерживая одной рукой платье, медленно начала подниматься по ступенькамъ. Онъ шелъ позади ея, махая шляпой себё въ лицо и нервно то и дёло поправляя волоса. Когда они подошли къ намъ, онъ сказалъ ей:

- Вы мив позвольте, Катерина Петровна, на память вамъ и въ благодарность за все, что вы двлаете для меня, снять съ нихъ портретъ... Я съ собой взялъ сюда краски.
  - Въ самомъ дёлё. Вотъ это отлично, нёсколько

оживленнъе обывновеннаго сказала матушка. Только, въдь мы здъсь всего дня три пробудемъ...

— Я къ вамъ прівду... Я постараюсь, чтобы Михаилъ Васильевичъ меня какъ можно поскорвй отпустилъ... Я тогда, передъ отъвздомъ, явлюсь къ вамъ и въ недвлю ихъ обоихъ нарисую...

Онъ быль такой счастливый, сіяющій...

Въ дверяхъ, выходящихъ изъ гостинной на террасу, повазался лакей, приблизился въ матушкъ и спросилъ:

- Фриштивъ приважете въ столовой подавать, или приважете здёсь накрыть?
  - Все равно, хоть здёсь...

Мы всё сидёли на деревянных садовых стульях, разставленных на террасё, вдоль стёнь, по угламъ, вокругъ такихъ же садовыхъ столиковъ, а онъ стоялъ прислонившись къ большой колонне и разсказывалъ что-то о томъ, какъ привезли его мальчикомъ въ Петербургъ, какъ онъ жилъ тамъ у какого-то живописца... Я смотрёлъ на него и внимательно слушалъ. Когда онъ что-то замолчалъ, я невытерпёлъ и спросилъ его:

- Вы можете мив что нибудь нарисовать?
- Съ удовольствіемъ. Что хотите? Лошадку?
- Хорошо. Что нибудь.

Онъ пошарилъ у себя въ боковомъ карманъ, вынулъ оттуда карандашъ...

— А вотъ бумаги-то у меня ужь нътъ...

Я побъжалъ и принесъ ему бумаги. Онъ длинно и остро, не по нашему, очинилъ карандашъ, сълъ на стулъ, положилъ бумагу на широкое балконное перило и еще разъ спросилъ, что же ему рисовать?

- Что нибудь.
- Ну, хорошо. Я вамъ нарисую петербургскаго чухонца на лошади. Такихъ лошадей здъсь нътъ...

Мы съ Соней близко обступили его и начали смо-

тръть, какъ онъ скоро и смъло рисоваль, пальцемъ растушевывая карандашъ. Лошадь выходила какъ живая. Мы смотръли и улыбались.

- Мама, посмотри-ка, ты поскоръй посмотри, говорила Соня...
- Постойте-ка... Вёдь это колокольчики... это они, Михаиль Васильевичь ёдуть, сказала Фіона.

Онъ вдругъ пересталъ рисовать, повернулъ голову въ саду и сталъ прислушиваться...

 Да, онъ. Навърно онъ. Вы поскоръй дорисуйте, а то тогда нъкогда будетъ, попросилъ я его...

Но онъ не слышалъ меня. Онъ быстро обернулся въ матушкъ, и, взволнованный, прерывающимся голосомъ скоро-скоро заговорилъ:

— Вся моя надежда... Катерина Петровна... Все мое будущее... все, все...

Въ гостинныхъ дверяхъ повазался лавей съ блюдомъ, поставилъ его на наврытый уже столъ, и неслышно, беззвучными шагами подойдя въ намъ, доложилъ:

— Кушать готово-съ... Баринъ вдутъ...

Колокольчикъ между тѣмъ звенѣлъ все ближе, рѣзко и громко раздаваясь въ саду. Наконецъ, онъ такъ и залился по ту сторону дома и вдругъ точно оборвался—пріѣхали.

- А я пойду-съ, свазала Фіона. Повлонилась намъ всёмъ и, улыбаясь какой-то полузначительной, полушутливой улыбкой, пошла въ балконнымъ ступенькамъ.
- Ты, Фіонушка, ужо-то приходи, сказала ей въ слѣдъ матушка.

Она оглянулась, утвердительно вивнула нъсколько разъ головой и пропала въ саду.

Мы остались на балкон'в одни, т. е. матушка, сестра и я, да еще этотъ живописецъ, н'всколько въ отдаленіи отъ насъ прислонившійся къ балконной колонн'в, бл'ядный, съ какими-то застывшимъ, страннымъ выраженіемъ на лицъ...

Въ домъ, чрезъ отворенныя на террасу овна, послышались голоса, шаги. На балконъ выскочила большая дядина собака. Вслъдъ за ней въ дверяхъ показался и самъ онъ—высокій, стройный, нъсколько полный, съ длинными, вислыми, сърыми усами. Увидавъ насъ и улыбаясь, онъ пошелъ въ намъ.

— Соня, что-жь ты? сказала матушка.

Сестра встряхнула волосами и, расправляя ихъ, побъжала къ нему на встръчу. Онъ находу нагнулся, поднялъ ее, поцъловалъ нъсколько разъ и, не спуская ее съ рукъ, подошелъ и началъ здороваться съ матушкой.

- Какая досада... я не зналъ, что вы здёсь... говориль онъ. Машинально потомъ протянулъ во мий руку, зацёпиль меня, подтащилъ къ себё и, продолжая говорить съ матушкой, даже не смотря на меня, поцёловаль въ губы. Жесткіе, прокуренные сигарами усы грубо прикоснулись къ моему лицу. Точно какой-то большой звёрь близко подошель и прикоснулся.
- Ну, ужь этоть разь я вась не скоро выпущу, говориль онъ матушкъ.—Нъть! Погодите.

Она, по обывновенію, улыбалась своей тихой, однообразной, безучастной улыбкой и что-то отвічала ему.

— Однако, что-жь, въдь завтракать готово? вдругъ спохватился онъ:—идемъ-те.

Когда мы шли въ столу, наврытому на другомъ вонцъ террасы, мы должны были пройти мимо живописца. Дядя ужь разъ прошелъ мимо его, вогда только что прівхалъ. Я не замътилъ только— кланялся онъ ему тогда, или нътъ. Теперь, когда мы проходили мимо его, онъ сдълалъ шага два впередъ и что-то началъ говорить:—"по вашему приказанію... вотъ... я"... Но дядя точно не замъчалъ его. Точно будто никого онъ не видълъ на бал-

конъ. Мы подошли въ столу ѝ начали садиться... Насъ было четверо, а приборовъ стояло пять и этотъ лишній оказался какъ разъ возлъ меня.

- Это чей же? спросиль дядя у лакея.
- А живописца, сказалъ я.

Но онъ ничего мнѣ не отвѣтилъ, продолжая смотрѣть на лакея. Тотъ испуганно, растерянно молчалъ; наконецъ робко, нерѣшительно протянулъ руку къ прибору и взялъ его. Дядя ухмыльнулся и свелъ съ него глаза...

Я сидёль такъ, что не могь видёть живописца. Онъ быль у меня тамъ, за спиной. Чтобы видёть, что съ нимъ, что онъ дёлаеть, я все оборачивался.

— Что ты вертишься? Сиди, сказала мив матушка. Но я все-таки изловчился еще раза два оглянуться. Онъ стоялъ съ опущенной головой, не много бокомъ къ намъ, все на томъ же мъстъ, гдъ онъ стоялъ, когда мы проходили мимо его. Когда я послъдній разъ огланулся—его уже не было, и я не видълъ, какъ онъ ушелъ.

Послѣ завтрака дядя закурилъ сигару, ближе подсѣлъ къ матушкѣ, и они о чемъ-то стали говорить нѣсколько тише обыкновеннаго. Меня интересовало—не объ "немъ" ли они говорятъ и я прислушался. Нѣтъ, они что-то говорятъ про отца, про тетю Лизу, съ которой дядя тоже былъ почему-то въ ссорѣ—только не объ "немъ". Мы съ сестрой встали изъ-за стола и тихо, отъ нечего дѣлать, ходили по террасѣ, прыгали по ступенькамъ, но онъ все-таки не выходилъ у меня изъ головы.

- Соня, знаешь что?
- -- Y<sub>TO</sub>?
- Ты попроси, чтобы дядя его въ намъ отпустилъ.
- Живописца?
- Ну, да.

## — Хорошо...

Она была какая-то странная дёвочка: задумчивая, разсёянная. Что ей ни скажи—она сейчасъ исполнитъ. Такъ и теперь, она хотёла сейчасъ же идти и просить его; но я понималъ, что не моментъ, и остановилъ ее.

- Послъ, сейчасъ нельзя.
- Хорото...

Мы потомъ гуляли, объдали, ходили по комнатъ, разсматривали портреты, картины, бронзовыя и фарфоровыя фигурки, ну, однимъ словомъ,—что дълають дъти безъ гувернантки, когда взрослые заняты какимъ-то важнымъ и серьезнымъ разговоромъ. Такъ дотянулось время до вечера. Смерклось. Я вспомнилъ про грачей и сталъ проситься, чтобы меня отпустили будить ихъ.

— Только не одинъ. Никифора возьми съ собой. И пожалуйста къ пруду не ходи ночью,—еще какъ нибудь упадещь съ берега.

И послъ, когда миъ было ужь лътъ пятнадцать и я пріъзжаль изъ гимназіи въ деревню на каникулы, матушка все боялась за меня, какъ за ребенка, и всюду давала миъ провожатыхъ и тълохранителей...

- Постой. Воть что. Эй, кто тамъ? крикнулъ дядя. Почти моментально, неслышной рысцой откуда-то прибъжалъ лакей и вытянулся передъ нимъ.
- Собери сейчасъ конюховъ, тамъ еще кого нибудь, человъвъ десять, и пошли ихъ сюда, въ балкону. Ну, живо!.. Вотъ тебъ цълая армія—всъхъ грачей съ ума сведете, обратился онъ ко мнъ.

Я радовался, смѣялся. Мнѣ едва ли было и десять лѣтъ тогда...

Они всѣ собрались и стояли внизу у балкона безъ шапокъ. Тамъ съ ними же стоялъ и пріѣхавшій съ нами нашъ лакей Никифоръ.

- Нивифоръ, пожалуйста, чтобы онъ въ пруду не подходилъ, привазывала ему матушка.
  - Слушаю-съ.

И я отправился съ ними, счастливый, довольный, туда, въ этотъ страшный, глухой, темный теперь садъ. Тамъ, въ глубинъ его, внизу, подъ большими деревьями тепло, сыро; на полянахъ садится роса и надъ ними туманъ стоитъ. Въ саду тишина мертвая. И хорошо, и страшно... Но я не одинъ... Мы тихонько подвралисъ и пошли по сосновой аллеъ—излюбленное грачиное мъсто. Дошли до середины ея и всъ разомъ начали кричать, хлопать въ ладоши. Грачи подняли отчаянный крикъ, начали летать, шумя и цъпляясь крыльями тамъ, на вершинахъ деревьевъ. Потомъ—перебудили этихъ—пошли дальше, въ другое мъсто, будить другихъ грачей. И тамъ та же исторія. Наконецъ, всъхъ перебудили.

— Ну-съ, теперь въ домъ пора, а то маменька будутъ сердиться, что такъ долго; и грачамъ пора спать, началъ говорить Никифоръ.

Мы пошли въ дому. Позади меня шелъ въ полголоса разговоръ, слышался смёхъ.

- Hy, попомни мое слово, если онъ завтра не отдеретъ его...
  - Т. е. вотъ какъ... утромъ-же.
- Какъ услыхаль колокольчикъ, сталь бы у крыльца на колъни... и въ ноги.
  - Господинъ какой проявился!..

И все это они говорили весело, смѣясь, съ шуточ-ками. Я догадывался, о комъ идеть рѣчь...

— Да что "онъ" сдълалъ? вдругъ обратился я назадъ, къ толиъ.

Они смѣшались, замолчали. Они не предполагали, что я слушаю, что они говорять, и понимаю про кого.

- Это, сударь, не наше дёло. Намъ въ это нечего. мёшаться, свазаль мнё Никифоръ.
- Да нътъ, какъ же... вотъ и Фіона тоже говоритъ, оправдывался я.

Позади меня вто-то началь о чемъ-то шепотомъ говорить, и я слышаль, какъ Никифоръ отвътилъ: — нътъ, не сважетъ. Никогла не сважетъ.

- Дъло дътское... извъстно...
- А вы, сударь, тамъ не проговоритесь, о чемъ тутъ говорили... дяденька строгъ... сказалъ онъ: такой еще бъды надълаете...

Мы были ужь близко отъ дома и шли по средней липовой аллев. Въ домв, въ окнахъ ярко светился огонь и отъ этого еще чернее казалась фигура дома... Вдругъ впереди что-то показалось—какая-то тень. Она приближалась къ намъ. Немного погодя, я увидалъ, что это живописецъ. Темно было, но я все-таки заметилъ, что онъ какой-то разстроенный, точно полоумный. Мне даже страшно за него стало. Онъ вглядывался въ нашу тол-пу, — очевидно искалъ кого-то глазами — увидалъ меня, нагнулся ко мне, къ самому уху и какимъ-то глухимъ шепотомъ скоро-скоро что-то заговорилъ. Я ничего не могъ разобрать, что онъ говоритъ.

— Я не слышу, сказаль я.

Кругомъ насъ стояла безмолвная толпа, но любопытная, внимательная. Онъ ничего не сказалъ. Опять нагнулся и началъ шепотомъ же говорить, но ръже, явственнъе. Я понялъ, что онъ просить передать письмо, но кому и какое письмо, я ничего не понималъ.

- Гдѣ же письмо? Кому? также шепотомъ спросилъ и я его.
  - -- Мамашъ... ващей... вотъ оно...
  - Хорошо-съ.

Я взялъ письмо и сунулъ въ карманъ, стараясь, чтобы никто не видалъ.-

Но это увидали.

— И вотъ, посмотрю я, вакой ты, Иванъ, глупый, свазалъ ему Никифоръ. — Ребенка, дитя, ты въ эдакое дъло путаешь... Себя ты этимъ не спасешь, а только хуже еще пожалуй..

Но онъ, кажется, ничего не слыхалъ, ничего не понималъ. Его должно быть чуть не до сумасшествія запугали разсказами о томъ, что его ожидаетъ, и онъ ошалълъ теперь... Мы шли. Онъ шелъ рядомъ со мною, молча, повъсивъ голову, заложивъ руки назадъ... Когда мы вышли наконецъ на площадку, что была передъ террасой, между ею и садомъ, и до дома оставалось ужъ нъсколько шаговъ, Никифоръ спросилъ меня: можно ли отпустить "народъ?".

- Повойной, сударь, ночи. Завтра опять пойдемъ-те ихъ будить, кланяясь, говорили мий всй эти конюхи, столяры и проч.
  - Спасибо... хорошо...

Они всё пощли и Нивифоръ тоже куда-то въ сторону, въ выходу изъ сада. Я остался одинъ съ живописцемъ.

- Ради Бога... только, чтобы никто не видалъ... говорилъ онъ.
  - Хорошо-съ. Непремънно...

Я оставиль его и побъжаль къ дому, туда на террасу, въ ярко освъщенныя комнаты.

Въ столовой за самоваромъ сидъла матушка, возлъ нея—Саша, а напротивъ—дядя. Они ужь пили чай. Тутъ же сидъла съ подвязанной щекой и пріъхавшая съ нами гувернантка наша, Анна Карловна. У нея разболълись зубы, — она все время лежала и вотъ теперь только вышла.

- Ну что, всёхъ грачей разбудили? спросиль дядя.
- Всѣхъ. Т. е. тамъ, за прудомъ мы не были, по-правился я.
  - Экая досада! сказаль онъ.
- A ноги не намочилъ? Покажи-ка, спросила матушка.

Я подошель въ ней и показаль.

- Ну, такъ и есть.
- Это роса...
- Все равно моврыя... Поди, сважи Нивифору, чтобы онъ далъ тебъ сухіе сапоги и надълъ бы чистые панталончиви.
- Да ноги у меня сухія. Это такъ только... немного... началь было я защищаться.

Но она настоятельно привазала и я пошель. Чтобы найти и позвать Никифора, я долженъ быль зайти въ переднюю. Когда я отвориль дверь туда, тамъ стояло въ ожиданіи выхода дяди, для распоряженія относительно завтрашняго дня, человъть десять "начальниковъ", т. е. управляющій, староста, конюхъ, коновалъ, наёздники и пр. Они всѣ, увидавъ меня, вытянулись и начали вланяться. Я позваль Нивифора и поскорей вышель, смущенный этимъ парадомъ. Никифоръ провелъ меня въ комнату, между передней и кабинетомъ, гдв стояли наши чемоданы, и началь отврывать ихъ, чтобы достать оттуда мив чистое платье. Пока я снималь и надвраль новые сапоги, панталончиви, встати мыль уже и руви, причесывался и проч., въ передней послышалось какое-то движеніе и я явственно услыхаль громкій и різкій голось дяди. Онъ что-то поговориль съ управляющимъ, и потомъ вого-то спросилъ:

— A по чьему же распоряженію этоть болванъ шлялся по дому, по саду?

Кто-то, что-то отвъчалъ ему, но такъ тихо, что я

ничего не разобралъ. Потомъ я опять услыхаоъ дядинъ голосъ:

— Во первыхъ, завтра чёмъ свётъ, остричь его... спить ему изъ мизерецкаго сукна куртку... ливрейную... Баринъ какой проявился... А вы и рады!..

Опять чей-то голось и я опять ничего не разобраль.

— Завтра, какъ я встану, чтобы онъ былъ уже одътъ...

И опять чей-то голосъ и опять ничего не слышно. Потомъ дядинъ голосъ:

- Какія у него письма? Пошелъ, возьми у него... принеси сюда...
- А вы, сударь, письмо-то бросьте, какое онъ вамъ далъ: его сжечь надо. Это не наше дёло, сказалъ Никифоръ. Его вина—онъ пусть и отвёчаетъ...
- Да въ чемъ онъ виноватъ-то? чуть не вскрикнулъ я.
- Тише, дяденька еще услышить. Въ чемъ виновать? Въ томъ, что... дуракъ онъ и есть... Развѣ это его мъсто, на балконъ было приходить... Маменькъ надоъдать...
- Ну, ужь если за это! воскликнуль я и побъжаль въ столовую, набъту, застегивая куртку.
- Мама! "его" будутъ стричь... потомъ драть... за тебя... Ты скажи...

Я быль страшно возбуждень. И безь того нервный и впечатлительный, не привывшій дома въ подобному обращенію съ людьми, нивогда не видівшій ни вакъ "деруть" людей—я теперь сділался вакъ помішанный. Матушка перепугалась, ничего не поняла должно быть и, обыкновенно, спокойная, теперь совершенно растерялась.

- Поди сюда... что съ тобой?
- Ничего... "его" стричь будутъ... потомъ драть...

- Koro-,ero"?
- Живописца!

Она вздохнула свободно.

- Глупости какія ты говоришь. Господи, какъ ты меня напугалъ. Я Богъ внастъ, что подумала...
- Ты скажи дядъ... Я самъ слышалъ онъ велълъ его остричь... Потомъ куртку велълъ ему какую-то сшить... А завтра его драть будутъ.
  - Все глупость.
  - Не глупость. Я тебъ говорю. Я самъ слышалъ.
  - Что онъ велёль его высёчь?
- Нѣтъ, это я тамъ, когда грачей будили, слышалъ... Они всѣ говорятъ, что его навѣрно завтра утромъ будутъ драть, и всѣ смѣются и радуются этому...
  - А самъ-то отъ дяди ты тоже слышаль?
- Вотъ про куртку и чтобы остригли его завтра утромъ... У меня вотъ его письмо къ тебъ, сказалъ я.

Въ попыхахъ я совсёмъ было и забылъ про это письмо, но теперь вспомнилъ и началъ искать его въ карманахъ. Письма не было.

- Я потеряль его! въ ужаст сказаль я.
- Оно у тебя въ тъхъ панталончикахъ, должно быть, сказала матушка, успъвшая между тъмъ ужь успокоиться.—Гдъ же ты его видълъ?
- Въ саду, когда назадъ шли... я самъ принесу тебв письмо. Я опять побъжаль туда, опять растворилъ дверь въ переднюю, чтобы позвать Никифора, и видълъ, какъ дядя, держа въ одной рукъ свъчку, а въ другой какое-то письмо, молча читалъ его. Нъсколько конвертовъ и другихъ писемъ лежали возлъ него. Когда я позвалъ Никифора, дядя огланулся въ мою сторону и опять продолжалъ чтеніе. Но "его" не было въ передней.
- Посмотри, я забыль въ тёхъ панталонахъ письмо, свазалъ я Никифору. Мы пощли и отыскали его.

Я принесъ и отдалъ письмо матушкъ, а самъ сталъ смотръть ей въ лицо, стараясь угадать ея мысли. Письмо было большое и она довольно долго читала его. Наконецъ окончила, свернула и положила къ себъ въ редикюль—тогда всъ носили ихъ. Было общее молчаніе.

- Однаво, воторый часъ? свазала она.—Анна Карловна, ихъ надо пораньше уложить, продолжала она.— Они очень рано встали...
  - Ужинать будуть? спросила нъмка.
  - Да... вы хотите ужинать? спросила матушка.
  - Хочу... Да... сказаль я.

Мивужасно хотвлось выяснить, что будеть съ "нимъ". Хотвлось видеть дядю по возвращении оттуда, съ пріема начальниковъ, услыхать, что будеть ему говорить матушка и проч. Я все оглядывался и прислушивался, не идеть ли дядя... У меня и теперь привычка—если я хоть немного встревоженъ и вообще возбужденъ,—я не могу сидеть, я то и дело встаю, хожу, опять сажусь. Я быль такимъ и маленькій. Матушка, конечно, знала это.

- Ужь ты пожалуйста упокойся, сиди, сказала она.
   Что нужно, я все сдёлаю.
  - Да?!..

И я воть какъ сейчасъ, помню: у меня вдругъ сдавило горло и въ то же время такъ радостно, свътло стало на душъ и глаза полны слезъ. Я смотрълъ на нее, улыбался, смъялся, мнъ хотълось захохотать...

Она смотрёла на меня и также улыбалась, качая головой.

- Ахъ, вакой ты... ну, поди сюда... сюда во мнѣ. Я подошелъ въ ней, всхлипывая отъ слезъ и въ тоже время смѣясь. Она утерла мнѣ глаза своимъ платкомъ, поправила волосы и поцѣловала:
- Садись, успокойся... Я же тебъ сказала... ничего "ему" не будетъ...

Я все взглядываль на нее. Я видёль, чувствоваль, что эта сцена со мной пришлась ей по сердцу, ей было это пріятно... Тогда я зналь только, что она очень добрая. Послъ, гораздо позже, я поняль ее совсъмъ... Это типъ теперь почти-почти ужь исчезнувшій... Она воспитывалась въ вакомъ-то петербургскомъ институтв. Окончила тамъ. Привезли ее въ деревню и черезъ годъ выдали замужъ, -- она стала помѣщицей, хозяйкой, пошли дъти... Но она на всю жизнь сохранила воспоминанія объ институть, о Петербургь, и это были самыя свытлыя ея воспоминанія. Они, можеть быть, были сантиментальны, идилличны, но они и въ самомъ дълъ были свътлыя. Я помню ея разсказы о Жуковскомъ, который прі-**Бажаль къ нимъ на выпускной экзаменъ, — о томъ, какое** необывновенно кроткое было у него лицо и какія удивительно добрые были у него глаза. О томъ, какой высокій, толстый, сёдой и тоже добродушнаго вида человъть быль Крыловъ-также прібзжавшій къ нимъ на этотъ экзаменъ. Она видъла где-то на вечере, или на балу, Пушкина. Видела Брюлова и, какъ все люди того времени, была въ восхищении отъ его "Последняго дня Помпеи"... Она была чуть ли не единственная женщина въ цёломъ уёздё, которая читала немногочисленные тогдашніе журналы и книги... Повторяю, всё эти воспоминанія и люди въ ея разсказахъ были какіе-то восторженные, сантиментальные, но они во всякомъ случав не давали ей всецёло погрузиться въ міръ наливокъ, варенья, соленья, въ міръ талекъ и оброковъ... Онъ, такія женщины, въ то суровое врвиостное время, были свътлымъ, вротвимъ явленіемъ, "заступницами и спасительпицами многихъ и многихъ несчастныхъ... Поэтому мнъ теперь и жаль ихъ, жальо, что они уходять одна за другой. Я провожаю и напутствую ихъ глубовимъ, благодарнымъ чувствомъ...

Навонецъ дядя пришелъ. Я смотрълъ на него, не могъ оторвать глазъ. Онъ былъ въ какомъ-то странномъ настроеніи, какъ будто нъсколько разсвянъ. Матушка спросила его объ чемъ-то. Онъ не услыхалъ ея и ничего ей не отвътилъ. Раза два вынималъ изъ кармана какія-то письма на листахъ большой почтовой бумаги и что-то перечитывалъ въ нихъ. Потомъ опять пряталъ ихъ, ухмылялся, щелкалъ пальцами, говорилъ про себя: да-съ... такъ-съ. Я внимательно продолжалъ смотръть на него. Онъ наконе цъ это замътилъ и спросилъ:

- Что ты на меня такъ смотришь?
- Я молчалъ.
- Послъ... я вамъ, братецъ, послъ ужина разскажу, поспъшила за меня отвътить матушка.
  - Да что такое?
  - Такъ, ничего... Мы потомъ поговоримъ.
- Ты что: опять завтра хочешь грачей будить?.. Въ лодев вататься? приставаль онъ ко мнв.

Я не говорилъ, молчалъ. Онъ оставилъ меня, подозвалъ въ себъ Соню, посадилъ ее на колъни и началъ съ ней шутить, спрашивалъ, пойдетъ ли она за него замужъ и проч.

- Братецъ, вы въ которомъ часу ужинаете? спросила его матушка.
- Ахъ, сестрица,—они были по временамъ иногда на вы—какъ прикажете. Да ужь пора, пожалуй.

Онъ клопнулъ въ ладоши, крикнулъ "эй" и велѣлъ накрывать на столъ. Когда послѣ ужина матушка сказала Аннѣ Карловнѣ, чтобы она вела насъ укладывать спать и я, поцѣловавшись съ дядей, началъ прощаться съ матушкой, еще сидѣвшей за столомъ, я ей напомнилъ объ "немъ".

— Да, да... будь повоенъ, шепотомъ свазала она. — Ступай, спи... Позови Никифора, чтобы онъ тебя раздёлъ.

Я долго не спаль. Слышаль, какь она, наконець, пришла изъ столовой въ свою комнату—ствна объ ствну съ той, въ которой я спаль—какь онв еще долго объ чемъ-то разговаривали съ пришедшей туда къ ней Фіоной... Наконецъ и онв тамъ что-то замолкли. Заснулъ и я.

Усталый отъ всёхъ этихъ впечатлёній, я уснуль врёнко-кренко и проспаль на другой день,—я проснулся не самъ. Меня разбудилъ, вошедши ко мнё въ комнату, Никифоръ.

— Ужь чай кушають, сказаль онъ.—Маменька все не приказывали будить. Вставать извольте, пора.

Я приподнялся, сълъ на постели и первая мысль: а что съ "нимъ" сдълали?

- Ну, а что живописецъ? спросилъ я.
- Ничего-съ. Что-же?..
- Ничего ему не было?
- Да ну его... Ужь чай кушаютъ...
- Нътъ, ты миъ правду скажи, настаивалъ я.
- Докладываю вамъ, что ничего.
- Не били его? разспрашивалъ я, обуваясь.
- Извольте одваться. Не били...
- А остригли?
- Извъстно остригли. Что за дьячекъ.
- И онъ теперь въ курткъ?
- Въ курткъ... Умываться пожалуйте.
- Ты мнъ, Никифоръ, правду скажи: не съкли его?
- Ахъ ты, Господи, Боже мой! Довладываю вамъ, что не съвли. Такъ, для примъра дяденька приказали его разложить, а потомъ помиловали, сказали ему, что маменька за него просили и потому прощаютъ... Въ зубы разъ или два толконули...
  - Все таки!
  - Умывайтесь, умывайтесь...
  - Онъ гдъ-же теперь?

- Къ попу отправили. Приказали портреть съ него списать.
  - Гдв-же это все было?
  - Извъстно-гдъ съкутъ-на конюшнъ...
  - А теперь онъ тамъ, у попа?.. это возл'в церкви?
  - Да-съ, въ поповской избъ.

"Это я маму попрошу, чтобы она меня туда отпустила", подумаль я... Мий непреминно хотилось пойти къ нему, хота я навёрно зналь, что мий тамъ будетъ неловко и я сконфужусь, по обыкновенію...

За чаемъ я не засталъ дядю: онъ увхалъ въ поле. Сидъла матушка, Соня, Анна Карловна, и всегда присутствовавшая въ отсутствіи дяди, Фіона — спокойная, довольная, почтительно улыбающаяся. Я поздоровался и сълъ возлъ матушки пить чай.

— А ты знаешь — "онъ" его все-таки остригъ и билъ... сказалъ я ей. — Два раза ударилъ... Что "онъ" ему сдёлалъ?..

Во мив — я чувствоваль это — росло все больше и больше какое-то злое чувство въ дядв, — живая ненависть... Она посмотрвла на меня и ничего не ответила.

- "Онъ" у попа теперь... Миъ можно туда сходить съ Никифоромъ? "Онъ" съ попа портретъ рисуетъ...
  - Нътъ, ужь пожалуйста...

Фіона слушала и улыбалась.

 Анна Карловна, подите съ ними въ садъ, сказала матушка.

Анна Карловна встала, взяла свою работу, зонтивъ и мы пошли.

За завтракомъ дядя ужь былъ. Я все искалъ на лицѣ у него слѣдовъ всего того, что было тамъ, "на конюшнѣ, гдѣ сѣкутъ"... Онъ былъ очень веселъ, доволенъ, смѣялся... Вечеромъ я опять попросилъ матушку отпустить меня въ нему, но она наотрѣзъ отвазала...

Въ Покровскомъ мы прожили еще дня два. Объ "немъ" я больше ничего не могъ узнать. Никифоръ на все отвъчаль, что "онъ" живеть "какъ и всъ", и только. Наконецъ насталъ и день отъбзда. Наканунв насъ раньше уложили спать подъ тёмъ предлогомъ, что завтра надо рано вставать. Утромъ, часовъ въ восемь, мы ужь пили чай, все укладывали, запирали сундуки, важи, носили ихъ въ карету. Сюда же на чайный столь подали и завтракъ-котлеты, цыплятъ, пирожки, яйца и проч. Часовъ въ десять подали карету, ужь совстви уложенную, запряженную. Понесли подушки, кардонки. Началось прошаніе. Фіона прощалась въ дівичьей съ матушкой. Горничныя прикладывались къ "плечикамъ", къ "ручкамъ"... Пямя всёхъ самъ усадиль въ карету, въ сотый разъ повторяль приглашение прівзжать къ нему; столько же разъ матушка повторяла объщание привхать. Наконецъ кучеру Еремею Никифоръ, стоявшій все время безъ шляпы у варетныхъ дверецъ, врикнулъ, какъ-то особенно, вовсе не нужно, громко и торжественно: Пошель! и подпрыгивая, и цёпляясь вскочиль къ нему на козлы. На врыльцъ стоялъ и виваль намъ дядя. Колыхаясь и расвачиваясь на безчисленныхъ рессорахъ, карета поплыла.

Въ началь разсказа я ужь какъ-то сказаль, что верстахъ въ двухъ отъ дома, такъ, провзжая садъ, выгонъ, коноплянники, была плотина на прудв, не довзжая которой мы всегда выходили изъ кареты "на всякій случай" и переходили ее пвшкомъ. Такъ было и этотъ разъ, конечно. Мы вышли, пристяжныхъ отпрягли и ихъ повелъ въ поводу Никифоръ, а Ермолай повхалъ черезъ плотину парой. Когда это шествіе тронулось, изъ коноплянника, что былъ возлѣ самой плотины, вдругъ вышелъ человъкъ какого-то страннаго вида и, озираясь во всѣ стороны, почти кинулся къ намъ. И матушка, и всѣ мы остановились. Это былъ живописецъ. Онъ до того

измѣнился за эти два-три дня, что я не узналь его. Совершенно блѣдный, какъ мертвецъ, осунувшійся, съ большими — такихъ у него не было прежде — глазами, безпокойно вращавшимися, остриженный подъ гребенку, не ровно, какъ-то клоками, съ обритой бородой—усики ему оставили—онъ былъ совсѣмъ другой человѣкъ. Это было какое-то воплощеніе ужаса и несчастія. Онъ подошель къ матушкѣ и, какъ-то машинально, какъ какой нибудь механизмъ, упалъ на колѣни и поднялъ на нее глаза. Потомъ вдругъ опустилъ голову. И онъ, и мы всѣ молчали... Потомъ я увидѣлъ, какъ его голова затряслась, закачалась и онъ совсѣмъ повалился въ ноги, громко рыдая и что-то выговаривая. Матушка нагнулась, стала поднимать его. И я, и Соня, — мы стояли, испуганно смотрѣли и молчали.

— Анна Карловна, уведите ихъ! Идите, сказала матушка.

Анна Карловна схватила насъ за руки и повела по мягкой, устланной свёжей соломой плотинв. Мы шли и ежеминутно оглядывались. Тамъ осталась матушка, нянька и Нивифоръ, державшій въ поводу пристяжныхъ. Мы дошли до половины плотины, вогда, оглянувшись, я увидълъ, что и "онъ" стоялъ съ ними, съ опущенной головой и вытянутыми книзу, несколько впередъ руками. Мы перешли плотину. Ермолай стояль съ каретой. Мы всѣ смотрѣли туда на нихъ. Это было довольно далеко, такъ что ни лицъ ихъ, ничего нельзя было разсмотръть. Прошло по крайней мёрё четверть часа, пока, наконепъ. въ группъ стало заметно динжение и мы увидили, что одна фигура осталась стоять на мёств, а остальныя идуть въ намъ. Матушка пришла бледная, взволнованная и все торопила, чтобы скорей запрягали пристяжныхъ.

<sup>—</sup> Онъ "его" опять будеть бить? спросиль я.

Она мив ничего не отвътила.

— Никифоръ, да запрягайте поскоръй... Анна Карловна, усаживайте дътей, садитесь...

Идя въ карету, я еще раза два оглянулся на фигуру, стоявшую на томъ концъ плотины... Наконецъ все было готово, всъ усълись—мы поъхали... Въ каретъ всъ молчали,—сидъли съ серьезными лицами.

На какомъ-то поворотъ, я выглянулъ въ окно. Покровское село, барская усадъба, садъ, мельница — все слилось въ одну синеватую полосу.

— Сиди пожалу-ста, что ты все выглядываешь? сказала матушка.

Анна Карловна тоже сказала, что 'нельзя выглядывать, потому что дверца еще какъ нибудь отворится и тогда можно упасть...

Всю дорогу и потомъ ужь дома этотъ живописецъ долго не выходилъ у меня изъ головы... Дня черезъ три, какъ мы прівхали, отецъ зашелъ за чёмъ-то къ намъ въ дётскую и увидалъ валявшуюся на столе бумажку, на которой нарисована была лошадка.

- Это кто-же рисоваль? Ты, или Соня, спросиль онъ меня.
- А вотъ этотъ живописецъ-то... въ Попровскомъ... Тебъ мама говорила?..
  - Знаю, знаю.
- Онъ "его" остригъ и бъетъ... началъ я... "Онъ" прибъгалъ на плотину прощаться съ нами... Вотъ несчастный-то...
- Теперь не долго. Теперь это все скоро кончится, сказаль отець.
  - Что кончится?
  - А вотъ все это.
  - "Его" возьмуть отъ него?
  - Всёхъ возьмутъ...

Онъ поговориль объ чемъ-то съгувернанткой и ушелъ. "Всёхъ возьмутъ"... т. е. кого-же это "всёхъ?" соображалъ я. Про что онъ говоритъ? Такъ я ничего и не понялъ...

Прошла недёля, другая, третья. Я рёже сталь вспоминать "его" и наконецъ мало-по-малу и совсёмъ "онъ" исчезъ у меня изъ головы... Въ этомъ году, въ концё лёта, такъ въ послёднихъ числахъ августа меня должно было отвезти въ "благородный пансіонъ" при машей губернской гимназіи, гдё я буду жить и откуда буду ходить въ гимназію учиться. Я зналъ, что это будетъ навёрно, и мысль объ этомъ не покидала меня съ утрадо ночи.

- Что ты такой чудной какой-то? спрашиваль отець.— Ты все объ этомъ думаешь—какъ тебя повезутъ!.. Это стылно. Что ты маленькій что-ли?
  - Я ничего... Я хочу...
- Что-жь, ты развѣ дома болваномъ хочещь рости? Куда-же потомъ—въ юнкера?

Я опять повториль, что я и самь хочу въ гимназію.

— Теперь другое время настаеть. Эта пора ужь прошла, когда можно было такъ жить...

"Какое это такое время"? Про что это онъ говоритъ все? думалъ я...

Прошель іюнь, прошель іюль, наступиль, навонець, и августь—до отъйзда мий оставалось ужь не долго... Время отъ времени матушка про что нибудь вспомнила, что нужно мий будеть тамь, въ гимназіи, начинался объ этомъ разговоръ, начинали это нужное готовить, снаражать.

— A вотъ про теплыя чулки-то я совсвиъ было и забыла. Устиньющка!

Нянька Устинья за мной ужь не ходила, но моимъ бъльемъ, платьемъ и проч. все-таки завъдывала она.

- Что, матушка?
- A въдь про теплыя чулки-то мы совсъмъ и забыли...
  - Шесть паръ у нихъ въдь есть, сударыня.
  - -- Не мало этого?
  - Можно и еще связать.
  - Я думаю—связать.

И много было такихъ вопросовъ. Каждый день почти что вспоминали про что нибудь... Мнъ дъйствительно и самому хотълось—я живо это помню—вхать въ гимнавію; но эти вспоминанія и особенно тонъ, какимъ говорилось все это, вздохи при этомъ—ужасно какое грустное, тоскливое будили чувство...

- Вы его точно въ походъ какой, въ чужую сторону снаряжаете, нъсколько разъ съ досадой замъчалъ отецъ.
- Какъ же не подумать обо всемъ? Ребенка везутъ въ гимназію...

Ужасно какъ непріятно это д'єйствовало на меня. А время отъ вда все приближалось. Точно таяли, пропадали дни... Наконецъ ихъ и счетомъ осталось всего только нъсколько...

Быль, я помню, чудесный, тихій вечерь, какіе такъ часто бывають у нась въ концё лёта. Ужь и листья начали желтёть, и почти весь хлёбъ свезли съ поля—полны гумна скирдъ — скоро будеть осень, но пока еще лёто. Солнце замётно стало раньше садиться, вечера ужь темные, но еще теплые, сухіе—сырости еще нёть. Прежде въ девять часовъ было еще свётло и мы пили чай на балконе безъ свёчей; а теперь ужь нельзя и ихъ приносять въ подсвёчникахъ съ стеклянными колпаками... Въ такой воть тихій, хорошій вечеръ, за нёсколько дней до моего отъёзда, всё мы, т. е., я, отецъ, матушка, Соня, гувернантка Анна Карловна сидёли еще

послѣ чаю на балконѣ и разговаривали. Было ужь должно быть часовъ десять и было совсѣмъ темно. Садъ, вершины деревьевъ, небо—все одна темнота, ничего не разглядишь. Отъ свѣчей, что стояли у насъ на чайномъ столѣ, казалось еще темнѣе, совсѣмъ черно было кругомъ... Говорили о чемъ-то въ родѣ "чулочковъ", или "панталончиковъ"... Вдругъ въ этой темнотѣ, внизу, у балкона, кто-то какъ будто тихонько кашлянулъ... Всѣ оглянулись... Тихо...

— Кто тамъ? спросиль отецъ.

Нѣсколько мгновеній никакого отвѣта и потомъ:

— Это`я-съ...

Что-то удивительно знакомый голосъ. Я сталъ всматриваться сквозь решетку балкона и вдругъ близко увидалъ "его" лицо...

- Это онъ... живописецъ... изъ Покровскаго... почти закричалъ я и взволнованно, радостно сталъ смотрътъ на отца, на матушку. Они какъ-то недоумъвающе переглядивались.
- Что же вы тамъ... идите сюда, сказаль отецъ... Онъ началь подниматься по ступенькамъ. Подъ мышвой у него быль какой-то ящичекъ. Онъ быль безъ шапки: онъ держаль ее въ рукахъ. Поднявшись на бальконъ, онъ остановился и не подходилъ къ намъ. До него было шаговъ пять и онъ былъ слабо освъщенъ—такъ что я не могъ хорошенько разглядъть его лица.
  - Идите... что-жь вы?.. опять сказаль отецъ.

Тутъ ужь, когда онъ подошелъ совсёмъ близко, я увидёлъ, что онъ переменился еще больше, чёмъ даже тогда, на плотине. Лицо совсёмъ ужь какъ-то обтянулось, загорело. Волоса отросли и торчали не приглаженные, клочьями, какъ на звёре. Глаза какіе-то странные...

— Садитесь... сказаль отець.—Вы какъ же это такъ изъ Покровскаго?..

Возлів меня быль пустой стуль и я пододвинуль его. Онь сёль на него и поставиль возлів себя на поль свой ящичекь.

- Вы давно изъ Покровскаго? повторилъ отецъ.
- Давно-съ... Ужь двв недвли... Меня ищутъ...

Онъ сидъль возлъ меня, такъ что я быль между имъ и отцемъ. Когда онъ говориль это, я услыхаль отъ него запахъ водки. Я зналь этотъ запахъ. На святую къ намъ приходили христоваться мужики и отъ нихъ всегда пахло водкой. Мнъ показалось это почему-то очень нехорошимъ съ его стороны... Зачъмъ это онъ пьетъ?.. Отецъ не любитъ этого...

- Михаилъ Васильевичъ хотълъ меня драть... утромъ, а я вечеромъ, какъ это узналъ и убъжалъ... Днемъ я въ кустахъ лежалъ, а ночами шелъ... Въ кабаки заходилъ, покупалъ водку, хлъбъ... Я въ кабакъ и слышалъ, что меня ищутъ... Впрочемъ, это все равно...
  - Какъ все равно?
  - Такъ...

Я оглянулся на отца. Онъ разсматриваль его очень внимательно, но съ какимъ-то недоумъніемъ.

- Чтожь вы хотите дальше дёлать... потомъ?..
- Но онъ ничего не отвътилъ на это и сказалъ:
- Я вёдь къ вамъ пришелъ еще вчера ночью. Только должно быть поздно. Въ домё ужь огня не было... Походиль по саду... потомъ забился въ самую чащу—тамъ и уснулъ.... А вотъ теперь вечеромъ, когда смерклось, сходилъ въ кабакъ, выпилъ, поёлъ... У васъ меня не искали?..
  - Нътъ, не искали...
- Ну, да... Мив и въ кабакв сказывали, что не искали... Они думають, должно быть, что я въ Петербургъ пробираюсь...

И онъ какъ-то хитро и глупо улыбнулся.

— Ты знаешь, обращаясь въ матушев, по-французски свазалъ отецъ, — онъ помешанный...

Мы переглядывались другъ съ другомъ, взглядывали на него. Но онъ не обращалъ никакого вниманія... Соня облокотилась на стелъ, подперла голову руками и уставилась на него. Онъ смотрълъ разсъянно; наконецъ остановился на ней и сталъ смотръть на нее. Мало-по-малу глаза у него оживились, онъ улыбнулся и сказалъ:

— Вотъ такъ ее и надо написать...

Вскоръ пришелъ лакей и сказалъ, что ужинать готово.

- Пойдемте... поужинаемъ... вы отдохните, усповойтесь... Тутъ васъ нивто не тронетъ, говорилъ ему отецъ.— А завтра вы ее и напишите...
- У меня въдь враски съ собой, говориль онъ, оглядываясь на свой ящичекъ.—Вотъ онъ... я ихъ не забыль тамъ...

Въ столовой было свътло и онъ, загорълый, запыленный съ этимъ своимъ ящикомъ подъ мышкой казался еще жалче, еще несчастнъе, сиротливъе.

— Садитесь, чтожь вы? свазаль ему отець, вогда мы всъ съли, а онъ стояль.—Ничего, все, Богь дасть, уладится. Садитесь...

Онъ сълъ также, т. е. я опять быль между имъ и отцомъ. Въ серединъ ужина отецъ по-французски же сказалъ матушкъ, чтобы она прислада ему чистаго бълья.

— Ты видишь, что за рубашка на немъ? Вотъ несчастный-то... Вели приготовить ему постель въ угольной... Ему надо сшить что нибудь, добавилъ онъ.

Матушка утвердительно вивнула головой и вздохнула.

— Хотите краснаго вина? спросилъ его отецъ. —
 Сережа, налей-ка.

Я налиль ему стакань. Онь добль и выпиль его сразу. Я смотрель ему въ роть, какь делають это собаки.

--- Хотите еще? спросиль я. И недожидаясь отвъта,

налилъ ему еще стаканъ. Немного погодя, онъ и его выпилъ также залпомъ... И все молча....

Когда кончили ужинать и всё встали, отецъ положиль ему руку на плечо и повель въ угольную. Я слышаль, какъ онъ ему говориль:—вамъ надо непремённо
успокоиться... вы отдохните... я все сдёлаю... ужь тамъ
какъ нибудь... Ну, Богъ дастъ... Онъ ничего не отвёчалъ. Но въ этомъ молчаніи было столько покорности,
несчастія, сиротства.

- Я не знаю, что съ нимъ, сказалъ отецъ, возвратившись къ намъ. —Онъ и тамъ былъ такой же?
- Воть на плотинъ, когда мы уъзжали... тогда почти такой же быль, сказала матушка.
- Надо однаво подумать завтра: что съ нимъ дълать. Держать его долго здъсь въдь тоже нельзя...

Анна Карловна и Соня простились съ нами и пошли спать. Въ столовой убирали со стола.

- Ну, а ты чего же ждешь? Иди, пора спать, сказалъ миъ отецъ.
  - Завтра онъ будеть еще у насъ? спросиль я.
  - Будетъ, будетъ. Успокойся пожалуйста.
  - А если за нимъ пришлютъ?
  - Никто не пришлетъ.
  - А вонъ онъ говоритъ, что его ищутъ...
- Иди, я тебъ говорю, спать, ужь съ досадой свазалъ отецъ:—это вовсе не твое дъло. Вонъ послъ завтра тебя самого надо будетъ везти. Ну, иди же. Прощай.

Я простился и пошель въ себъ. Часа два я не могъ заснуть. Прислушивался въ важдому звуку... Мнъ все вазалось, что вотъ сейчасъ дверь отворится и "онъ" взойдетъ ко мнъ. Но мнъ нисколько не было страшно... Тавъ я и заснуль наконецъ.

Отецъ вставалъ лътомъ всегда очень рано, часа въ четыре. У врыльца его ожидали ужь бъговыя дрожки, онъ садился на нихъ и увзжалъ въ поле на работы. Иногда онъ бываль далеко, на самомъ концъ дачи, версты за три отъ дома. Въ такомъ случав туда за нимъ везли самоваръ и какую нибудь холодную закуску, и онъ возвращался домой ужь въ объду, т. е. въ часу. Обывновенно же онъ прівзжаль назадь къ нашему чаю, т. е. часамъ въ восьми, вогда и матушка, и мы всв ужь сидели въ столовой за самоваромъ. Когда въ этотъ день я всталь, умылся, одёлся и, по обывновенію, часу въ восьмомъ вышелъ въ залъ, тамъ еще никого не было. Я прошель въ гостинную — тамъ тоже никого. Двери въ угольную вомнату, гдв спаль живописець, были отперты, я заглянуль и туда, но и тамъ никого. Все убрано, даже и догадаться нельзя было, что тамъ вто нибудь ночевалъ. Я отворилъ балконную дверь, вышелъ на балконъ, посмотрёль въ садъ-никого... Куда же "онъ" девался?.. Вскор'в пришла въ залъ и сестра Соня съ гувернанткой.

- Соня, ты не видала "его?"
- Нѣтъ.
- Куда же "онъ" дъвался? Анна Карловна, вы не знаете, гдъ живописецъ?
  - Не знаю.
  - Онъ можеть увхаль?
  - Не знаю...

Еще немного погодя, въ залъ вошла и матушка, мы поздоровались съ ней. Она у кого-то изъ прислуги спросила: не приказывалъ ли отецъ привозить самоваръ въ поле и получивъ отетъ, что нътъ, не приказывалъ, она не пошла прямо, по обыкновеню, въ столовую, а, видимо, поджидала его къ чаю, — медлила, отворяла окна, смотръла: политы ли цвъты на окнахъ. Она тоже прошла и въ гостинную, заглянула и въ угольную, и всъ мы вышли вмъстъ съ нею на балконъ.

— Ты не знаешь, гдъ живописецъ? спросилъ я.

- Нътъ. Тутъ, гдъ нибудь...
- Его нигде неть, опять сказаль я.

Она улыбнулась и отвётила, что, вёроятно, онъ или въ саду, или можетъ отецъ взялъ его съ собой въ поле. Отецъ, дёйствительно, всегда бралъ кого-нибудь. Страстный любитель лошадей, извёстный заводчикъ, онъ однако боялся ихъ, т. е. молодыхъ и необъёзженныхъ. Оттого и ёздилъ всегда на смирныхъ и старыхъ. Кромё того, онъ не умёлъ ихъ запрягать. Такъ что, еслибы дорогой у него распряглась почему-нибудь лошадь, онъ не зналъ бы, что и дёлать. Поэтому онъ всегда кого-нибудь бралъ съ собой.

Мы постояли на балконъ, и потихоньку, не спъща, изъ комнаты въ комнату пошли въ столовую. Тамъ все ужь было готово; матушка начала заваривать чай. Немного погодя, мы увидали въ окно, какъ подътхалъ къ крыльцу отецъ на своихъ бъговыхъ дрожкахъ. Но онъ одинъ, безъ живописца.

— Одинъ... "его" нътъ съ нимъ, сказалъ я.

Матушка не разслыхала, или не котвла мив отвътить, только она ничего не сказала. Анна Карловна посмотрвла на меня и покачала головой: какъ это, дескать, можно такъ приставать... Я и самъ, и безъ нея, чувствовалъ, что ужь очень лезу ко всёмъ съ разспросами, но что-жъ я стану съ собой дёлать?..

Вскоръ отецъ вошелъ въ столовую, держа въ рукахъ какое-то письмо, которое онъ распечатывалъ на ходу. Здороваясь съ нами и цълуя насъ, онъ говорилъ матушкъ:

— Ты знаешь, "онъ" въдь ушелъ отъ насъ. Всталъ сейчасъ же, почти вслъдъ затъмъ, какъ я уъхалъ, написалъ, въ кабинетъ вотъ это письмо, запечаталъ его, отдалъ Никифору и черезъ садъ куда-то ушелъ.

Мы всв удивленно и напряженно слушали его. Письмо

отецъ читалъ про себя, время отъ времени какъ-то странно-грустно улыбаясь, пожимая плечами...

- Вотъ несчастный-то, проговорилъ онъ.
- Куда же "онъ" ушелъ? спросила матушка.
- "Онъ" просить ради Бога держать это втайнъ. Вы не болтайте объ этомъ обратился онъ въ намъ. "Онъ" пишетъ, что будетъ пробираться въ Петербургъ. Дорогой будетъ заходить въ попамъ, дьячкамъ, рисовать образа для церквей и думаетъ тавъ добраться до Петербурга. На первое время у него есть еще нъсколько рублей... Оставаться, говоритъ, у васъ не могу, потому что, все равно, изъ этого ничего не выйдетъ и рано, или поздно меня отыщутъ и возьмутъ. Проситъ только, чтобы въ случать, если изъ Петербурга будутъ спрашивать, почему онъ убъжалъ отъ Михаила Васильевича и что это за человъвъ сказать правду, только правду... А тамъ, въ Петербургъ, онъ увъренъ, что его спасутъ, не дадутъ погибнутъ... "Онъ" пишетъ на кого и надъется...

Я помню, отецъ назвалъ тогда нѣсколько фамилій, но у меня сохранилась въ памяти одна—Плетневъ. Отецъ (онъ былъ Петербургскаго университета) зналъ Плетнева и началъ говорить, что это—очень хорошій, добрый челювѣкъ и дѣйствительно непремѣнно приметъ въ "немъ" участіе... Съ этихъ поръ—странная случайность—я почувствовалъ къ Плетневу какое-то необъяснимо-горячее, чутъ не восторженное чувство и потомъ все разспрашиваль объ немъ отца. Черезъ семь лѣтъ, когда я прі-вхалъ въ Петербургъ поступать въ университетъ, я помню, въ какомъ волненіи ожидалъ я увидать его...

- Такъ что они навърно "его" спасутъ? сказалъ я. Мнъ никто не отвъчалъ. Я опять повторилъ вопросъ.
- Да, если онъ доберется до Петербурга, сказалъ отецъ.
  - Тамъ ужь навърно спасутъ?

- Да, повториль отець.
- А если нътъ?
- Тогда плохо...
- Что-жь, тогда его опять въ дядё?
- Отдадуть опять ему... Ну, да ты ужь усповойся, доберется до Петербурга... Воть только "онъ" глупо сдълаль, что ушель, не дождавшись. "Ему" бы надо было дать денегь на дорогу, рублей хоть сто...
  - А если бы его догнать?
- Ты развѣ знаешь, въ какую сторону "онъ" пошелъ? "Онъ" тебѣ ничего не говорилъ? Ты ·"его" не видалъ? спросилъ отецъ и мнѣ показалось, что онъ представляетъ себѣ, что я будто бы знаю, куда "онъ" пошелъ.
- Я "его" не видаль, сказаль я.— Какъ вчера потель спать, такъ я его больше ужь и не видаль.
- Ну, такъ гдё же "его" сыщещь? Днемъ "онъ" навёрно будеть гдё нибудь укрываться, идти будеть ночами... Вотъ только бёда, если "онъ" будеть пить. Тогда навёрно попадется и тогда ужь "ему" конецъ. Тогда ужь "онъ" отъ дяденьки твоего не уйдетъ. Онъ, я думаю, въ клётку тогда "его" посадить...
- Анна Карловна, идите въ садъ гулять съ дѣтьми, сказала матушка.

Она всегда насъ куда нибудь отсылала, когда почемунибудь находила, что намъ не следуеть слышать начавшійся разговоръ. Такъ и теперь. Она послала насъ потому, что по ея мненію намъ не следовало слышать точто говорилъ отецъ про дядю...

Анна Карловна собрала насъ и увела.

Вечеромъ, въ тотъ же день, когда я зачёмъ-то взошелъ въ кабинетъ, гдё сидёли отецъ съ матушкой, я услыхалъ еще такой отрывовъ изъ ихъ разговора.

- Это можеть въдь очень скверно для него кон-

читься... Изъ этого можетъ розыграться цёлое слёдствіе. Его изъ имёнія выведуть... Именіе возьмуть въ опеку... говориль отецъ.

- Это ты про кого? спросиль я.
- Все про дяденьку твоего...
- За что?
- Чтобъ людей не мучилъ...
- Для чего это ты разсказываешь ему? сказала матушка... Ребеновъ и такъ какой-то странный, а ты ему еще разсказываешь...
- Кавой же онъ "странный"? Мальчику десять літь, развіз онъ не понимаєть?—Відь ты все понимаєть? спросиль онъ меня.
  - Все, улыбаясь, сказаль я.
  - Ну, вотъ видишь...

Но матушка удивленно пожала плечами, сказавъ, что воображаетъ, какъ это я все понимаю, и заговорила о томъ, что лучше бы подумать, какъ это вотъ послѣ завтра везти меня въ гимназію...

Наступилъ, навонецъ, и день отъйзда. Съ вечера все ужь было уложено, завязано. Утромъ оставалось только велъть запречь лошадей, закусить на дорогу, проститься и—въ путь. Филиппъ Иванычъ—человътъ, который долженъ былъ со мною ъхать и потомъ остаться при мнъ въ пансіонъ (у насъ у каждаго былъ свой человътъ),— тоже ходилъ ужь совсъмъ какъ посторонній.

- Филиппъ? зоветь отецъ.
- Ахъ, дайте ему собраться. Человъвъ завтра уъзжаетъ, а его все зовутъ, вмъшивается матушка.

И Филиппъ ходилъ съ вавимъ-то совсёмъ особеннымъ выражениемъ въ лицё, даже что-то тавое надёлъ, чего на немъ прежде не было; говорилъ онъ серьезно, тихо.

— Пожалуйста же, Филиппъ...

— Да ужь будьте покойны, матушка. Лишь бы Богъ далъ учились они хорошо...

Филиппъ былъ очень хорошій человівть. Онъ быль испытанной честности и пользовался довівріємь въ домів. Его посылали въ городъ за покупвами. Онъ же іздиль и въ Москву съ шерстью. Желізныхъ дорогь тогда не было, и онъ іздиль туда съ этой шерстью на подводахъ. Уложать бывало ее въ тюки, зашьють въ рогожу, навалять тюки на подводы и іздуть. Тамъ Филиппъ ее продаваль гдіто, получаль деньги. Потомъ покупаль по списку все нужное "для дому"—зеленый горошекъ, віна у Депре, чай, кофе, сахаръ, макароны и т. д. Возвращеніе его изъ Москвы было цілымъ событіємь. По приблизительному разсчету дней начинали поджидать его задолго.

- Что это Филипиъ не вдетъ?
- Не управился еще.
- . Да ужь пора бы. Развъ въ дорогъ что...
- Ахъ, у тебя все что нибудь... прівдеть, Богь дасть, усповоиваеть матушка.

Наконецъ, Филиппъ прівзжаетъ.

- Филиппъ Иванычъ прівхаль, докладываеть лакей.
- А-а!.. прівхаль... ну, вови его сюда.

Филиппъ съ дороги въ высокихъ сапогахъ; для ловкости и для сохранности денегъ, которыя онъ привезъ изъ Москвы за шерсть и которыя у него въ боковомъ карманъ, подпоясанъ кушакомъ. Стараясь тише стучать своими сапогами по паркету, онъ идетъ—мы слышимъ и останавливается въ дверяхъ.

- Здравствуй, Филиппъ. Ну что, какъ събздилъ?
- Слава Богу-съ.
- Bce xopomo?
- Хорошо-съ. Слава Богу...

Повздви Филиппа въ Москву составляли какое-то со-

бытіе-не событіе, что-то въ родѣ священнодѣйствія, о которомъ и самый разсказъ-то выслушивался чуть ли не съ благоговъніемъ. Сразу даже не спрашивали, почемъ онъ продаль шерсть, сколько привезъ денегъ, а подходили въ этимъ вопросамъ, какъ-то задерживая себя и какъ бы мимоходомъ. И ужь гораздо спустя после того, какъ онъ разскажетъ новости про Москву, разскажетъ про дорогу, послъ того, какъ его пошлють въ переднюю напиться чаю съ дороги - онъ почему-то прівзжаль всегда въ вечеру, -- онъ сдастъ деньги въ вабинетв: толстыя, засаленныя пачки бумажекь, чистенькіе, синеватые листочки серій... Завтра будуть развязывать и открывать возы, въ которыхъ уложены покупки. Мы будемъ смотръть, разсматривать, пробовать изюмъ, миндаль, горошевъ и проч. Я говорю-это было цёлое событіе въ тиши тогдашней деревенской жизни. У него, конечно, все въ исправности, все върно. Нечего и считать. Такой человъкъ, какъ Филиппъ!.. Долго, чуть ли не цълую недълю еще по вечерамъ онъ будеть разсказывать о своей повздей и его будуть слушать все съ темъ же напряженнымъ вниманіемъ и любопытствомъ.

Этотъ человъкъ вхалъ теперь со мной—меня поручали ему. Онъ нужный, необходимый человъкъ для дому, "съ нимъ покойно", но я единственный сынъ, надежда, радость—все... Кому же поручить это "все", какъ не Филиппу?.. Помпю я это послъднее утро—день отъвъзда. До мелочей я его помню: какое платье было на матушкъ, какъ кто сидълъ, что подавали за завтракомъ—подавали битки съ кисленькимъ огуречнымъ соусомъ—все помню... Наконецъ, надо же было ъхать. Лошади ужь часа два стояли у крыльца.

## — Ну, присядемъ.

Присъли. Посидъли молча съ полминуты, встали, начали вреститься... Началось прощаніе, обниманіе, цъло-

ваніе... Всё меня врестили, цёловали, говорили, точно въ утёшеніе, что надо учиться. Кавимъ зато я молодцомъ буду потомъ, вогда выучусь и пріёду офицеромъ. Добрые люди—они думали, что я буду даже генераломъ... Нянька моя прямо это говорила... Когда кончилось и прощаніе, всё — отець, матушка, сестра, гувернантка, нянька, горничная гурьбой двинулись за мной въ переднюю, на врыльцо. Филиппъ стоялъ у тарантаса и, перегнувшись въ него, поправлялъ дорожныя подушки, узелочеи съ провизіей и еще другіе съ чёмъ-то узелочеи. Еще разъ всё цёлуютъ, врестять...

## — Ну, съ Богомъ!..

Филиппъ садится въ тарантасъ рядомъ со мною, говорить, чтобы я сёль повыше, что-то такое поправляеть у меня за спиной... Лошади трогають. Я оборачиваюсь, смотрю на крыльцо... Тамъ всё стоять, крестять, киваютъ... Сейчасъ будеть свертокъ за садъ. Повернули, и-все скрылось... Кринія, сытыя лошади бітуть дружной, ровной рысью. Колокольчикъ такъ и раздается въ саду. Провхали и садъ, плотину, выгонъ, что за плотиной, вдемъ полемъ. Я оглядываюсь время отъ времени навадъ-все дальше, туманиве видно усадьбу. Наконецъ, осталась на горизонтъ какая-то бледно синеватая туманная полоска. Скоро и она пропала... Когда я оглянулся и не нашель уже этой полоски-туть только я ощутиль вполив, что я остался одинь, и созналь, что перехожу какую-то границу, которая оставляеть за собой все, что было до сихъ поръ, и что впереди у меня все будетъ другое... И въ это другое я вступаль... И вдругь туть почему-то мив вспомнился "живописець" съ головой, остриженной влочьями, запыленный, загорёлый, съ своимъ ящикомъ подъ мышкой. "День я во ржахъ-ночью иду", мысленно повторяль я его слова. Впереди, налівю, --- безжонечная равнина ужь поспалой, но еще не сжатой

ржи:—"можетъ онъ тамъ", мельнуло у меня въ головъ, и я внимательно сталъ всматриваться въ даль... Теперь онъ лежитъ тамъ, гдъ-нибудь на межъ, прислушивается, дожидается, когда солнце сядетъ... Потомъ пойдетъ и все оглядывается... Ночью мы тоже поъдемъ... и вдругъ гдъ нибудь онъ выйдетъ на дорогу... И мнъ какъ-то страшно стало. Я очнулся... лошади идутъ шагомъ. Рядомъ сидитъ Филиппъ и дремлетъ съ полузакрытыми глазами...

"А что теперь тамъ?.. Объдать теперь ужь скоро будутъ... Отецъ съ матушкой въ кабинетъ сидятъ... Соня съ гувернанткой въ саду... Никаноръ накрываетъ столъ. Черезъ открытыя окна въ залъ слышно, какъ въ кухнъ Василій поваръ рубить котлеты и точно дробъ выбиваетъ на барабанъ "... Мысли и образы проходятъ, смъняютъ другъ друга... Лошади опять побъжали рысью. Филипъ Иванычъ проснулся, встряхнулъ головой, кашлянулъ и поправился.

- Вотъ ужь и Прудви, говоритъ онъ, заглядывая впередъ.
  - Тамъ кормить будемъ?
  - Тамъ-съ.
  - Повормимъ и дальше поъдемъ?
  - Дальше-съ. Холодкомъ отлично...
  - И ночью будемъ тать?
- Такъ до полуночи. Къ полуночи въ Спасское прівдемъ. Тамъ опять кормить до утра...

Сонъ совсёмъ прошелъ у него. Онъ видитъ, что я сижу бодрый, не нюню. Озабоченный своей миссіей, онъ начинаетъ со мной говорить о томъ, какъ мы пріёдемъ, остановимся гдё въ "губерніи"...

— Прівдемъ, — умостесь, одвнетесь, чайку покушаете, папенькины письма положите въ карманчикъ, и мы съ вами повдемъ... Перво-на-перво къ архіерею — подъ бла-

гословеніе... Потомъ къ предводителю губераскому... къ тетенькъ-игуменью, а тамъ къ директору въ гимназію... Точно вчера это все было... Господи, какъ живо все это и помню!

Такъ мы сдълали, какъ прівхали. Я напился чаю, умылся, причесался, надълъ новенькую курточку; Филиппъ то-же одълся во все самое лучшее; мы взяли иввощика и повхали развозить письма. Куда ни прівдемъ, онъ оправить на мнв платье, скажеть, чтобъ обо мнв доложили и соввтуеть: — "а вы, сударь, такъ и такъ скажите..." Меня, конечно, вездв принимали, вездв дали совъть, чтобы я хорошенько учился, и сказали, что по воскресеньямъ будуть за мной прівзжать. Даже и архіерей—и тоть сказаль, благословляя:

— Свучно, отровъ, будетъ тебъ у меня, а на празднивъ все-жъ приходи...

Накопецъ мы отправились въ гимназію къ директору. Это быль высокій, толстый мужчина, лѣтъ сороканяти, съ огромной мохпатой головой и громкимъ голосомъ. Онъ говорилъ во все горло, точно кричалъ, и во и дѣло хохоталъ: — Ну, да, да... повторалъ онъ, и ни съ того ни съ сего вдругъ захохочетъ...—, Какой онъчудной", думалъ я, и смотрѣлъ то прямо ему въ лицо, то на ноги, одѣтыя въ узенькія, короткія брюки, не достававшіе до полу почти на четверть.

— Ну, пойдемъ, пойдемъ, ха, ха, ха... пойдемъ, я отведу тебя въ пансіонъ... А ты учиться будешь? ха, ха...

Онъ надълъ фуражку и пошелъ со мной черевъ улипу въ "Благородный пансіонъ". Филиппъ Иванычъ пошелъ за нами.

- А это твой дядыка? спросиль онъ меня.
- Дядька, сказаль я.
- Ну, ты у меня смотри, служи хорошенько, не

ньянствовать... смотри!.. А то такъ велю отодрать... ха, ха, ха...

Мит это показалось страннымъ и стало какъ-то не ловко. "Какой онъ глупый и грубый", подумалъ я. Филипть ничего ему не ответилъ. Я хотелъ было оглянуться и посмотреть на него, но не оглянулся—мит быто не ловко, совестно...

Мы пришли какъ разъ въ то время, когда пансіонеры садились въ столовой об'ёдать. Ихъ было челов'ёкъ около тридцати.

- Ну, вотъ вамъ еще товарищъ. Смотрите, его не обижайте, сказалъ онъ. Садись воть здёсь. Ты еще не обёлаль?
  - Нътъ.
  - Ну, объдай...

Затемъ онъ что-то поговориль обо миё воспитателю и ушель въ другія комнаты. Нівоторое время оттуда долго еще слышался его громкій голось... Въ тоть же день на меня надёли форменную куртку, казенное бёлье, сапоги. Вечеромъ, когда насъ повели въ столовую пиль чай, я удивился, увидавъ, что и Филиппъ быль то-же ужь въ форменномъ сюртукъ и на огромномъ подносъ разносилъ ставаны съ чаемъ.

— А вы, сударь, посл'в того извольте въ маменьв'в съ папеньвой письмо написать, свазаль онъ мн'в:—Ермолай (кучеръ) пришелъ проститься. Онъ завтра чуть св'втъ домой увзжаетъ.

Началась новая жизнь...

Въ пансіонъ были все дъти помъщиковъ нашей же губерніи; было нъсколько человъкъ изъ одного со мной уъзда; но я раньше съ ними не былъ знакомъ. Мы вставали въ семь часовъ утра, умывались и одъвались, шли на молитву, потомъ садились готовить уроки. Въ половинъ девятаго намъ давали по стакану чаю съ бул-

кой и вели въ гимназію на лекціи. Во время "большой перемінь", т. е. послі двухь уроковь, во время перерыва лекцій на полчаса, давали бутерброды. Потомъ опять два урока. Въ три часа вели попарно въ пансіонъ; об'єдь, отдыхъ, приготовленіе уроковъ, чай, отдыхъ, ужинъ и въ половинъ десятаго—спать. И такъ изо дня въ день. Меня очень скоро полюбили. Того, что называется "приставаньемъ къ новичку"—со мною не было.

— Xa, xa, xa... Ну что, привываешь? нѣсколько разъ спрашивалъ меня директоръ.

Онъ приходиль въ пансіонъ каждый день.

- Привыкаю.
- А если стануть приставать, то спуску не давай... Я уже свазаль, что товарищи-пансіонеры были все дъти помъщивовъ нашей же губерніи. Были между ними и моложе меня, но были и гораздо старше-въ шестомъ и седьмомъ влассахъ были здоровые ребята лътъ по восемнадцати, а одному было даже за двадцать леть. Они, понятно, съ нами никакой дружбы не водили и ходили между нами, какъ ходить въ садкъ крупная рыба между маленькими. Но они жили вмёстё съ нами. Вли, пили, спали, гуляли-все вмёстё. Они говорили другь съ другомъ, но разговоръ ихъ мы слышали. Курить было запрещено, но они всё курили въ форточки, въ отдушники и потомъ вли мятныя лепешки, чтобы не было отъ нихъ запаха табаку. Возвращаясь по воскресеньямъ изъ отпуска, они опять тли эти мятныя лепешви и дышали другь на друга, спрашивая, не нахнетъ ли отъ нихъ виномъ. Они разсвазывали другъ другу ужасныя сальности. Все это мы видели и слышали. Сперва, съ нова, меня, не слыхавшаго ничего подобнаго, это удивляло и вызывало во мив какое-то брезгливое чувство. Такъ действуеть на человека, привыкшаго къ чистому бълью, чистому платью, порядочнымъ манерамъ

и проч., видъ грязнаго, неумытаго, потнаго лица, грязныхъ, сальныхъ рукъ... Но меня особенно удивило и возмутило ихъ обращение съ своими дядьками. Почти у всвхъ у нихъ были свои дядьки. На другой день, какъ я поступиль, вечеромь, когда мы пришли въ спальню и раздевались, чтобы укладываться спать, одипъ изъ этихъ старшихъ началь за что-то бранить своего человъка. Тоть оправдывался. Тогда онъ его при всёхъ удариль по щевъ... Нъвоторые смъялись и говорили, что такъ и следуеть, а то онъ совсемь его распустиль... Меня это ужасно возмутило, и я долго не могъ заснуть потомъ. Мнъ было одиннадцать лътъ, но я видълъ первый разъ, какъ быотъ людей... Еще черезъ нёсколько дней разыгралась такая сцена. Одинъ изъ старшихъ пансіонеровъ за что-то-такъ за какой-то вздоръ-разсердился на своего дядыку. Это при мив было, и я помию, что тоть ничего ему обиднаго не отвёчаль, только оправдывался.-Ну, хорошо, довольно. Мив ужь это надовло, сказаль онъ. Воть ужо я тебя наважу... Это было утромъ. Когда мы пришли изъ гимназіи и собирались идти объдать, пришель директорь. Пансіонерь, о которомъ я говорю, подошель въ нему и сказаль:-Ваше превосходительство, приважите моего Егора навазать. Ни на что не похоже-грубить, не служить...

Директоръ въ лицъ преобразился—просіялъ, захохоталъ и радостно началъ звать служителей-дядекъ.

Я его... я его!.. вричаль онь. А гдв Егорва?

Мы стояли и смотръли. Нъкоторые смъялись и разговаривали, какъ передъ началомъ спектакля... Къ директору подошелъ "Егорка".

- Ты это что затыяль? А? Своему помыщику грубить вздумаль?..
- Ваше превосходительство! съ искаженнымъ лицомъ завопилъ "Егорка", старикъ лътъ пятидесяти, почти ужь

съдой, маленькій, сухощавый, съ выбритымъ лицомъ, съ съренькими щетинистыми усиками подъ носомъ и повалился въ ноги. Я какъ сейчасъ гляжу на него...

— По-мѣ-щи-ку своему... а!.. сто... нятьсотъ ему дать!.. Эй, Васька, Ванька!..

Въ это время изъ кухни въ столовую мимо насъ съ миской проходилъ Филиппъ.

— Филька! увидавъ его, закричалъ онъ.

Филиппъ поставилъ миску и подошелъ къ директору. Въ это же время прибъжали и другіе дядьки.

— Филька! Кавъ господа отвушають, вотъ ты съ ними—онъ указаль еще на двухъ служителей—наважешь Егорку... Дать ему двёсти... мало... дать ему триста...

Филиппъ стоялъ и молчалъ. Потомъ я увидалъ, что онъ что-то шевелитъ губами, но что онъ говорилъ—я не могъ разобрать за говоромъ другихъ. Диревторъ тоже должно быть плохо разслышалъ.

- А? Что ты говоришь?
- Я не могу-съ. Я этого дъла не умъю, говорилъ Филиппъ.
- Не умѣешь?.. Ты не умѣешь?.. Ты заодно?.. Ну, такъ я тебя выучу... Васька, дать ему для науки, чтобы умѣлъ, на первый разъ пятьдесятъ. Я тебя выучу...

Онъ взялъ его за подбородовъ и дернулъ голову кверху. Я увидалъ смущенное, блёдное лицо Филиппа и вдругъ я почувствовалъ, что меня что-то душитъ и въглазахъ зелено, какіе-то круги, пятна... Я хотёлъ закричать, но не могъ, со мной сдёлалось дурно, я зашатал ся и упалъ...

У насъ въ пансіонѣ была большая, высовая, просторная вомната, въ которой стояло шесть вроватей, у каждой вровати ночной стояли в стулъ. Тутъ же быль швафъ, въ воторомъ стояли банки и пузырьки съ какими-то лекарствами. Въ комнатѣ пахло аптекой. Это былъ нашъ лазаретъ. Когда я очнулся и пришелъ въ себя, я лежалъ на одной изъ этихъ вроватей. Возлѣ меня на стулѣ сидѣла наша старуха вастелянша. У вровати стоялъ Филиппъ. Въ дверяхъ слышался голосъ директора: скоро?—Сейчасъ пріѣдутъ, вто-то отвѣчалъ ему... Я чувствовалъ ужасную слабость. Мнѣ давали что-то пить. Подошелъ диревторъ.

— Что это съ тобой? спросиль онъ.

Я смотрёлъ на него, на кастеляншу, на Филиппа, все слышаль, видёлъ и ничего не могь сказать.

— Что это съ тобой было? повториль онъ. — Дайте ему воды. Миъ подали стаканъ. — Пей... еще... еще выпей...

Я пиль воду и тяжело всхлинываль, какь бываеть это у дётей, когда они ужь перестали плакать, но еще не совсёмь усповоились... И вдругь я почувствоваль, что у меня опять что-то душить въ горлё и слезы горячія-горячія такь и полились ручьями.

- Да что съ тобой, наконецъ? говориль директоръ. Теперь я чувствовалъ, что могу говорить и, рыдая и всхлинывая, выговорилъ: ничего... я съ нимъ домой побду...
  - Съ въмъ это съ нимъ? Куда?..
  - Съ Филиппомъ... домой...
- А-а... Такъ это вотъ что!.. догадался онъ. А въдь я сразу и не понялъ... Ну, ты это успокойся. На-казывать, изволь, я его не буду... Вотъ онъ какой... скажите пожалуйста...

Его смущеніе и испугь прошли, онъ оправился и даже захохоталь слегка— какой дескать я дуракь, думаль что нибудь серьезное, а то какой вздоръ...

— Скажите пожалуйста... а! За что только меня напугалъ... все повторяль онъ.

Скоро прівхаль докторь, пощупаль у меня пульсь,

приложиль руку въ моему лбу, посмотрель языкъ, спросиль что-то, пожеваль губами и они вышли вмёстё съ директоромъ. Къ вечеру я совсемъ оправился—мнё чтото давали, какія-то капли,—но ночевать оставили въ лазарете. Въ одиннадцать часовъ, когда воспитанники уже спали и когда убрались съ работой и служителя, ко мнёвъ лазареть тихонько, на ципочкахъ, безъ сапоговъ вто-то взошелъ. Я не засыпаль еще и окликнулъ.

— Это я-съ, отвъчаль Филиппъ. – Я туть ляжу...

И онъ легъ на полу, въ ногахъ моей вровати, что-то подложивъ себъ подъ голову и чъмъ-то приврывшись.

Мнъ не спалось-съ вечера, послъ обморока, я немного заснуль-а теперь все вертвлся, въ голову лезли вавія-то мысли, образы; путались, путались они и вдругь опять живописецъ. Стоитъ ночью на дорогв. Кругомъ рожь. Ночь тихая, темная. Я чувствую, что и я туть, но онъ меня не видитъ. Стоитъ онъ и все смотритъ вуда-то. Голова острижена влочьями, глаза злые... я смотрю на его лицо и вдругъ оно мало-по-малу стало ввёринымъ, какъ у волка, зубы слегка оскалены... Я съ трудомъ перевелъ духъ, сдёлалъ движеніе головой, руками... и все пропало. Я быль въ испаринв и тяжело дышаль... Въ большой комнатв лазарета было почти темно, но я однаво-жь видёль всё пять пустыхъ воекъ, что стояли рядомъ, одна возлв другой... Тишина... Я полежаль на спинъ, повернулся на бовъ, попробоваль-было опять закрыть глаза, но въ голову опять полезли образы...

- Господи Іисусе Христе... Мать Пресвятая Богородица, шепчеть во сив Филиппъ.
  - Филиппъ, ты не спишь? тихонью говорю я.
  - Нътъ-съ. Чего угодно? и онъ поднялся, сълъ.
  - Ничего .. Я такъ... И я не сплю...
- Отчего же? Надо почивать... Ужь первый часъ, я думаю.

- Я живописца сейчаль видёль... онь въ полё стоить.
- Почивайте, Богъ съ нимъ... Прочитайте молитву и започивайте...
  - Какой онъ, если бы ты видълъ, страшный...
- Молитву прочитайте—все пройдетъ. "Да воскреснетъ Богъ" надо прочитать...

Онъ посидълъ еще немного и опять легь, поджалъ ноги и хорошенько прикрылся...

Утромъ ко мив зашель дежурный воспитатель.

- Ну, что съ вами? спросилъ онъ.
- Ничего... Теперь все прошло.

Въ гимназію меня однако не повели. Воспитатель свазалъ, что это ужь пусть директоръ какъ знаетъ... Въ четыре часа, къ объду, когда пришли воспитанники изъ гимназіи, пришелъ и директоръ. Зашелъ въ лазаретъ.

- Ну, что?
- Я здоровъ.

Это было въ субботу. Всв спвшили въ отпусвъ. За квиъ прівзжали родственники, за квиъ присылали лакеевъ съ записками. Я переодвлся изъ больничнаго халата въ обыкновенное наше платье и вышель въ залъ. Тв, за квиъ еще не присылали, стояли у оконъ, сидвли на нихъ, смотрвли—не идутъ ли и не вдутъ ли за ними. Вдругъ по залу раздалось: — Тсс... предводитель!.. Всв начали оправляться, отошли отъ оконъ. Воспитатель пошель на встрвчу, тоже поправляя галстухъ, волоса... Предводитель губернскій считался попечителемъ гимназіи и нашего пансіона. Онъ былъ самое большое для насъ начальство, передъ которымъ въ ничто обращался даже и директоръ. Онъ очень рёдко заходилъ къ намъ.

Онъ взошелъ очень торжественно, прошелся по всёмъ комнатамъ, осмотрёлъ преимущественно потолки, — онъ все больше смотрёлъ вверхъ... Мы всё сбились въ кучу и издали провожали его. Онъ ходилъ съ воспитателемъ.

Вдругъ Бонбонель — воспитатель — громко позвалъ меня.

— Т — въ, тебя зовуть, заговорили товарищи. — Иди же.

Я поправился, обдернулъ вурточку и пошелъ.

- Ну, что? Привываешь? Нравится здёсь? Не свучаешь? спрашиваль предводитель.—Не шалить онъ? обратился онъ въ воспитателю.
- Пова ничего. Здоровье только у него, важется, слабое. Вчера припадокъ съ нимъ былъ...
- Да-а? Это нехорошо. Надо больше движенія. Заставляйте ихъ больше бъгать... Ну, одъвайся... поъдемъ ко мив въ отпускъ...

Онъ походилъ еще немного, пока я перемънилъ куртку на мундирчикъ; потомъ подали его коляску, мы съли и поъхали.

- И что-жь эти припадки у тебя часто бывають?
   спросиль онь меня дорогой.
  - У меня никакихъ припадковъ нътъ.
  - А вчера что-жь было?
- Вчера Петръ Иванычъ (директоръ) котълъ съчь Филиппа, а я испугался.
  - Кавъ свчь? Какого Филиппа?
- Моего. Который изъ деревни со мной. И я ему все до самыхъ мелочей разсказалъ, какъ было.

Онъ очень внимательно слушаль, что я говориль, время оть времени вачаль головой и повторяль: "Ахъ, что онъ дълаеть... И это теперь-то, вогда на носу..."

Дома, когда мы прівхали, одъ повториль мой разсказь собравшимся у него къ объду:

— Этакія вещи узнаєшь случайно... Теперь и тамъ, въ деревняхъ-то, надо тише воды, ниже травы себя держать, а онъ тутъ вздумалъ... Я помню, что они говорили, ссылаясь все на какое-то "нынъшнее время". Я это и помню только, но въ чемъ дъло—я тогда не понималъ...

На другой день, т. е. въ воскресенье, у предводителя быль передъ объдомъ нашъ директоръ. Я видълъ его мелькомъ, когда онъ проходилъ черезъ залъ въ кабинетъ. Они пробыли тамъ вдвоемъ около часу, и директоръ уъхалъ. На другой день онъ встрътилъ меня въ гимназіи, позвалъ въ комнату, гдъ собирались учителя — тамъ никого не было—и спросилъ, что я говорилъ предводителю.

- Онъ спрашиваль, отчего у меня припадки, а я сказаль, что у меня никакихъ припадковъ нъть—я только такъ испугался тогда.
  - А домой ты объ этомъ ничего не писалъ?
  - Нътъ, еще не писалъ.
  - И не пиши...

Ужь я право не знаю, отъ вого и кавъ, но вечеромъ въ этотъ же день въ пансіонъ всъ узнали, что за директоромъ вчера присылалъ предводитель, задалъ ему головомойку и не велълъ больше съчь служителей. Старшіе воспитанники на меня косились, что-то такое говорили про меня другъ съ другомъ; говорили, что если нельзя "людей" наказывать — лучше ихъ и не держать и проч. За то я сдълался любимцемъ всъхъ дядевъ.

- Ай да баринъ. Вотъ это такъ баринъ, говорили они. Теперь ужь Богъ дастъ недолго... Скоро воля будетъ.
  - Какая воля?
- Такая, что всё вольные будуть. Отъ господъ всёхъ отберуть.
  - Когда же это будеть?
  - Да ужь теперь скоро...

Въ пансіонъ у насъ все шло по-прежнему. Утромъ

въ гимназію, въ об'вду — изъ гимназіи. Отдыхъ, приготовленія уроковъ, чай, ужинъ, спать. Прошла осень, настала зима. Подходили праздники. Подходили — и подошли. Святки — не ваникулы. На ваникулы всв разъъзжаются, а на святки и четвертая часть не убхала въ деревни; но въ города, къ роднымъ, къ знакомымъ равошлись почти всв. Меня взяль къ себв предводитель. Въ домъ у него никого не было, кромъ его жены и ея сестры, очень бойкой дівицы, которая меня страшно тормошила, — брала съ собой кататься, таскала по магазинамъ; но я все-таки быль одинъ, въ томъ смысле, что не имълъ товарища, и все время быль тамъ же, гдъ были и большіе. Я невольно слушаль ихъ расговоры, споры. Каждый день у него, разумъется, собиралось народу очень много и ръчь у нихъ все шла объ одномъ -- объ эмансипаціи.

— Что это значить — "эмансипація"? спросиль я однажды. Мий объяснили, что это значить воля, которую хотять дать мужикамъ и всймъ этимъ кучерамъ, поварамъ, лакеямъ, горничнымъ, но что объ этомъ говорить имъ не слидуетъ...

Я началъ кое-что понимать...

Такъ прошли святки. Мы опять собрались въ пансіонъ и опять все пошло по-прежнему, вплоть до масляницы. Въ среду на масляницъ въ намъ въ пансіонъ завхала предводительшина сестра и такъ, не раздъваясь,
вся въ соболяхъ, взошла въ залу, попросила къ себъ
воспитателя, сказала, что беретъ меня съ собой. Я одълся,
мы съли съ ней въ парныя сани и поъхали прямо кататься, а потомъ къ нимъ объдать. И въ эти четыре дня
масляницы, которые я провелъ у нихъ, слово эман сипація не сходило у всъхъ съ языка. Кромъ того, прибавилось еще одно новое слово — комитетъ. Объ эмансипаціи, т. е. объ волъ, теперь всъ говорили ужь громко,

не стёснясь, не такъ, какъ тогда, на святки. Однажды, послё обёда вечеромъ, когда въ залё и въ кабинетъ раскладывались ломберные столы и всё почти садились играть въ карты, я, соскучившись сидёть въ гостинной, пошелъ бродить между играющими и услыхалъ за однимъ изъ столовъ такой разговоръ:

- Я понимаю, говориль вакой-то усатый, толстый помещикь,—безобразія, жестокости надо уничтожить, но вёдь не всё же Скурлятовы... Ну, ихъ, этихъ тирановъз и бери въ опеку, а мы-то чёмъ виноваты?.. Я—пасъ.
- Семь червей... А встати, что онъ съ этимъ живописцемъ—поймали его? спросилъ другой вто-то.
  - Поймали... Тогда же поймали...
  - Да-а?.. Гдё-жь онъ? вскрикнулъ я...

Всѣ на меня подняли головы и удивленно смотрѣли.

— Онъ гдв же? повториль я.

Я быль страшно взволновань. Во рту пересохло, меня опять начинало душить...

- У него... разумъется... кто-то отвъчаль миъ.
- И что-жь онъ съ нимъ дълаетъ?.. Онъ бьетъ его?
- По головий не гладить... Не такой мальчикъ.

Они шутили, даже смѣялись... и опять погрузились въ карты: пасъ, семь червей, бубны и т. д.

Я дошелъ до столива, на которомъ стоялъ графинъ съ водой, выпилъ цълый ставанъ и сълъ у овна въ углу. На меня нашелъ какой-то столбнявъ. Я старался припомнить, сообразить, понять — голова горъла, но не работала — въ ней была ужасная путаница... Я уставлялся въ одну точку и смотрълъ, ничего не думая, не соображая...

Передъ ужиномъ, когда игру кончили и всѣ прохаживались по залу, ко мнѣ подошли, т. е. просто остановились передо мной предводитель съ этимъ вотъ толстя-комъ, который заговорилъ о дядѣ.

— Сережа, Свурлятовъ въдь тебъ родня? спросилъ предводитель.

Я всталь и подошель къ нему.

— Да, сказаль я.

Онъ меня обняль и мы пошли втроемъ.

- Ты что спрашиваль про живописца? Ты его развъ внаешь? сказаль онъ.
- Знаю. Онъ у насъ былъ, когда убъжалъ отъ него. Я и раньше его видълъ, когда онъ только что прівхалъ.
  - За что же дядя на него сердитъ?
- Я не знаю. Онъ его остригъ... хотълъ бить... Теперь онъ его замучаетъ...
- Хоть онъ и дядя вашъ, но онъ ужасный тиранъ, сказалъ толстякъ.—И вотъ за эдакихъ-то людей мы всѣ теперь должны страдать...

Я не понималь, про вакія это страданія онъ говорить. Подумаль, взглянуль на него и все-таки ничего не поняль.

- А спасти его нельзя развъ спросилъ я.

Предводитель похлопаль меня по плечу той же рукой, которой обнималь, и сказаль:

- Ну, теперь недолго. Больше страдали—теперь недолго.
- "Страдали"... т. е. про кого же это онъ?.. "Кто же это страдаеть?.." я подумаль и сказаль:
  - Это вы про кого говорите?
- Про живописца... и про всёхъ... Дядя твой действительно тиранъ. Его давно следовало взять въ опеку...
  - Такъ что онъ отъ него освободится?
  - Всѣ освободятся, не онъ одинъ...

Когда я вернулся въ пансіонъ, я разсказаль все Филиппу.

— Слышалъ-съ... Это ужь давно... На Рождество ихній, дяденькинъ, человікъ прійзжалъ сюда, я его встрітилъ, такъ онъ все разсказываль.

- Мучаетъ онъ его?
- Мучаетъ-съ... Издъвается...
- Ну, теперь недолго...
- Это, сударь, еще Богъ знаетъ. Разно говорятъ. Пока взойдетъ солнышко, а роса выъстъ глава...

Пришла весна. Начались и кончились экзамены. Начали разъйзжаться по деревнямъ. Прислали и за мной лошадей. Прійхаль тоть же кучерь нашъ, Ермолай, и принесъ въ пансіонъ два письма — ко мнъ съ совътами и наставленіями, какъ осторожнъе вхать, и къ директору—объ отпускъ меня.

— Выросли-то, батюшка, вы какъ? удивлялся онъ на меня.

Я его разспрашиваль про домашнихъ, про родныхъ, про сосъдей.

- А что съ живописцемъ?
- Поймали его. Во ржахъ поймали... на третій день-съ, какъ отъ насъ ушелъ... Становой бхалъ, видитъ во ржахъ человъвъ прячется. Велълъ народу окружить—поймали: гдъ паспортъ? Чей ты человъвъ?.. Велълъ связать, да такъ связаннаго въ дяденьвъ и представили... Становому они за это сто рублей пожаловали и тройку лошадей подарили... Теперь сидитъ подъ карауломъ и картины расписываетъ... Заливаетъ ужъ больно шибко. Его накажутъ, а на другой день опять пуще прежняго напьется...
  - Ну, теперь недолго...
- Богъ знаетъ-съ. Народъ и то что-то и у насъ болтаетъ, да всякому слуху развѣ можно вѣритъ?
  - Нѣтъ, Ермолай, это ужь върно...
- Да дай Господи. Отъ хорошихъ господъ и такъ никто не отойдеть, а ужь зато воть у худыхъ-то, по крайней мъръ, народъ вздохнеть...

Не больше я узналь объ немъ и въ деревив въ тоть годъ.

- Пропащій, погибшій челов'явъ.
- Сопьется...
- Да ужь спился...
- Женять его, говорять... на дьячковской вдовъ... Женится, тогда можеть пить перестанеть...

То же самое разсказывали и на следующій годъ.

- Все пьетъ-съ.
- Все картины пишеть...

Прошелъ еще годъ, — последній врепостной годъ. Оставался и мне всего одинъ годъ пробыть въ пансіоне. На святки въ этомъ году я пріёзжаль въ деревню. Помню, была страшная вьюга, морозъ, окна все запушило, люди ходили съ обмороженными носами, щеками. Въ доме топили печки по два раза и все-таки было холодно. Птицы падали на лету... И вдругъ после этого сразу сделалось тепло; съ крыши начало капать—настала совсемъ весна...

До воли оставалось ужь близко, такъ близко, что никто и не думалъ...

Когда волю объявляли—мнѣ шелъ тогда шестнадцатый годъ—я былъ въ пансіонѣ. Я помню, это былъ очень теплый, солнечный, совсѣмъ ужь вешній день. Съ врышъ капало, на улицахъ лужи, грязь; вездѣ кучки народа, у всѣхъ возбужденныя лица и надо всѣмъ этимъ чистое, безоблачное, синее весеннее небо...

Помню, я вышель, какь быль въ комнать, даже безь фуражки, на крыльцо—оно у насъ во дворъ выходило, но высокое, выше забора, такъ что можно было все видеть на улиць — и долго стояль — все смотръль, какъ откуда-то всь вдуть, спышать, всь въ мундирахъ, въ полной формь и такъ это все блестить на солнив...

Пробираясь и прыгая съ подвернутыми панталонами черезъ лужи, безъ фуражки, весь запыхавшись, къ крыльцу спъшилъ Петръ— Куриловскій дядька, маленькій,

заморенный, съдой старикашка, очень часто напивавшійся и буянившій. Онъ увидаль меня, распустильулыбку, остановился и перевель духъ.

- Отвуда это ты, Петръ?
- Изъ собора... сейчасъ... объявили... фу... и усталъ же—все бъжалъ...
  - Т. е. тотъ манифестъ?
  - Да... вотъ онъ... вотъ!..

Онъ вынуль изъ кармана сложенный разъ въ десять печатный листь, показаль мив, еще пессолько разъ повториль: воть онь... воть онь... точно кто его хотель отнять у него и опять спряталь.

- Знаю. Я читалъ... Радъ ты?
- Гм! Чудно!...

Онъ отеръ, ошмыгалъ ноги и мимо меня юрвнулъ въ переднюю. Въ овно, выходившее на врыльцо, изъ нутри вто-то забарабанилъ. Я оглянулся. Оттуда мнё махали, и что-то повазывали руками. Я пошелъ.

- Директоръ. Онъ спрашивалъ тебя, разомъ сказали мнъ нъсколько товарищей.
  - Гдъ-же онъ?
  - Тамъ, въ залъ.

Я увидаль его въ мундиръ, съ орденами, въ рукахъ трехугольная шляпа.

— Это великій день. Великій!.. говориль онъ.—Отнынѣ рабство пало... Теперь всѣ равны...

Онъ говорилъ это передъ нами, но тутъ были и служителя-дядьки. Всъ слушали его и молчали.

- Воть онъ... воть!.. раздалося вдругь возлѣ меня. Я догадался и, улыбаясь, оглянулся. Это быль все тоть же Петръ; но я туть только замѣтилъ, что онъ выпивши.
- Даровалъ намъ, кормилецъ нашъ!.. даровалъ... довольно всякой муки примали... Ваше превосходительство! протискиваясь къ директору, говорилъ онъ твиъ хриц-

нымъ, разбитымъ голоскомъ, вакимъ говорили обывновенно тщедушные, забитые старики изъ дворовыхъ. Теперь такихъ тщедушныхъ, беззубыхъ, но до послъдней минуты выбритыхъ и все бодрящихся стариковъ ужъ иътъ больне...

Директоръ остановился, нъсколько смущенный.

- Ваше превосходительство... я, ваше превосходительство, сегодня-же-съ ухожу... я больше не могу-съ... Директоръ, вонечно, догадался, что онъ пьянъ.
  - Иди, иди, спи... послѣ поговоримъ, свазалъ онъ.
  - Да нътъ-съ... вы можетъ... я не пьянъ...
  - Хорошо... поди усни...
  - Да нътъ-съ... куда я пойду...

Онъ вышелъ изъ терпвнія:

— Пшелъ!.. Ну!.. Это что такое?.. Ты думаешь, волю вамъ дали, чтобы пьянствовать, грубить? Пшелъ!.. Я тебя такъ сейчасъ...

Петръ смотрълъ на него, ничего не понималъ, повертывалъ головой, какъ дълаютъ это утки, когда всматриваются...

— Въдь вотъ онъ... у меня есть... у меня есть... вотъ, сказалъ онъ вдругъ, вынулъ сверточекъ, ноказалъ и онять спряталъ.

Нѣсколько воспитанниковъ взяли его, обнимая, за плечи и отвели. А тамъ дальше увели его ужь дядьки... Директоръ проводилъ его глазами до двери и, обращансь въ намъ, сказалъ: шестой и седьмой классъ пойдемте сюда, за мной.

Мы пошли за нимъ въ столовую.

— Ну, господа, разводи руками, оттопыривь губы и поднявь брови, началь онъ и затвориль двери...—Ну-съ... Стараго ужь не воротишь... Надо перемвнить обращеніе... Могуть иначе быть непріятности. "Они", вы видите, что ужь затврають... На всякій случай, я сейчась

въ соборѣ говорилъ полиціймейстеру и онъ обѣщалъ, если что... Гм!.. Я имъ, Боже ихъ сохрани... я... и вслѣдъ затѣмъ злобное притворное ха, ха, ха... Онъ началъ говорить что-то о томъ, что волю дали необдуманно рано, что отъ этого могутъ быть бѣдствія... и потомъ опять: милость, дарованная государемъ императоромъ...

Онъ быль противенъ. Эта угодливость, заискиванье нередь нами, напускная храбрость его... Такое чувство вызывають разсуждающіе о чести люди, воторыхъ еще не уличили, но ужь сильно подоврѣваютъ; всѣ ихъ слушають изъ деликатности, совъстятся смотрѣть имъ въ глава, но ужь никто имъ не въритъ...

Когда онъ убхалъ, мы разбились на кучки и говорили о событи, но такъ, чтобы "маленьніе" не слыхали:

- Да что-жь можеть быть? Чего онь бонтся?..
- --- Мало ин что...

Но ничего не было. Прошелъ весь день, вечеръ, насъ повели снать... Прошелъ и следующій день и еще прошло имъ несволько—все по старому, какъ было... И потянулись дни за днями... Подходила весна, подходили экзамены...

Разъ вакъ-то я сидълъ одинъ на овиъ и смотрълъ на улицу—все ужь зеленъло, распустилось—я задумался и не слышалъ, какъ кто-то подошелъ сзади.

- Сергый Ниволаевичь...
- Я даже вздрогнуль. Оглянулся-Филиппъ.
- Что ты?
- Хочу я васъ просить... Намъ, дворовымъ, по "Положенію" земля не полагается... А если бы вы попросили папеньку... мив клочекъ... такъ десятинку одну... въ дорогв...
  - **Ну, что-же?**
- Я бы постоялый дворишео поставиль... всякую мелочь держаль бы—чай, сахарь, деготь—деревенскій

товаръ... Если бы вы ихъ попросили.... за мою службу...

- Т. е. чтобы я написаль?
- Нѣ-ѣ-тъ-съ. Какъ кончимъ здѣсь, прівдемъ домой—тогда...

Я, вонечно, объщавъ, свазалъ, что онъ и безъ моей просьбы сдълаетъ ему это. Но мит показалось какъ-то и страннымъ, и удивительнымъ это желаніе его обособиться, отойти, отдълиться...

- А развъ ты у насъ не останешься? спросиль я.
- Все равно-съ, я буду всегда въ вашимъ услугамъ, если что приважутъ... съ шерстью если въ Москву... или тавъ что...

"А все-таки отдёляется... отдёляется... не вдругь, а все-таки отходить... хочеть самь по себё быть"... подумаль я... И я долго потомъ все не могь свыкнуться съ этой мыслью... Грустное какое-то будилось чувство...

Наши "овончательные" экзамены затянулись что-то очень долго—быль ужь конець іюня. За нѣсколько дней до конца ихъ пріѣхаль отець и пришель въ пансіонъ.

- Ну, что, какъ у васъ туть идеть? спрашивалъ онъ меня.
- Ничего, все хорошо, отв'язаль я.—Завтра посл'ядній экзамень.
- Этого нечего бояться. Это намъ не опасный, свазалъ Филиппъ...

Онъ быль туть же и свазаль это пресерьезно. Мы съ отцомъ разсмъзлись.

- Ты почемъ же это, Филиппъ, знаешь?
- Да какъ же мнъ не знать? Воть Львову это опасный экзаменъ, а вамъ нътъ... Я всъхъ знаю...

Отецъ сталъ его объ чемъ-то разспрашивать—ужь о его собственныхъ дълахъ. Я вспомнилъ про его просьбу и сказалъ:

- Онъ просить—исполни пожалуйста подари ему у большой дороги одну десятину земли—онъ хочеть постоялый дворъ поставить.
  - Кто? Филиппъ? удивился отецъ.
  - Да-съ, отвъчалъ Филиппъ...—Если милость ваша...
- Сделай одолженіе... И дворъ тебе поставлю—снарядимъ все какъ следуеть...

Филиппъ былъ на верху блаженства, сіялъ, улыбался, говорилъ, что чтобы ни приказали, куда бы ни послали въчный слуга и проч...

Экзамены кончились. Филиппъ собраль всё мои и свои пожитки... Я въ последній разъ обощель комнаты, прощаясь съ ними; простился съ товарищами, со всёми, кто оставался, и на другой день мы—отецъ, Филиппъ и я, уёхали домой.

Мы вхали на своихъ — это очень длинная исторія. Отецъ дорогой разспрашивалъ насъ—мы съ Филиппомъ разсвазываль и онъ про деревню.

- Да, внаешь, сказаль онъ.—Дядя Михаилъ Васильевичь вёдь при смерти... Я быль у него съ "маменькой"... Богъ съ нимъ, умирающій.
  - Отчего же это съ нимъ?
- Не перенесъ... "Это" на него такъ подъйствовало. Все опасался, что его убъютъ. Изъ кабинета почти не выходилъ... Впрочемъ, что же это я, какъ о покойникъ говорю?..

На другой день, когда мы подъёзжали въ дому, матушка вышла насъ встрёчать на крыльцо. Я выскочилъ изъ тарантаса, кинулся къ ней—глаза заплаканы. Я невольно остановился.

- Скончался дяденька... Михаилъ Васильевичъ... проговорила она, цълуя и обнимая меня.
  - Когда? спросиль отець.

— Сейчасъ только получила нисьмо... Посланны привезъ. Завтра надо туда ъхать...

Мы прошли въ домъ. Въ комнатахъ попадались старухи-няньки и такъ, просто какія-то старухи, — у насъ много ихъ жило—поздравляли меня съ прівздомъ, говорили и слевлились: "дяденька-то, Михаилъ Васильевичъ"... Очевидно было, что до нашего прівзда извёстіе о комчинъ дяди было здёсь событіемъ, отъ котораго онъ не успъли еще отдълаться...

₹

Но нашъ прівздъ это событіе отодвинулъ, и если не заставиль его совсвить забыть— событіе было еще слишьюмъ сввию и важно, — то ужь во всякомъ случав все смешаль, спуталь и внесъ веселое настроеніе. И матушка, и ея штабъ, все еще всхлипывая, ужь улыбались сквозь слезы, разглядывали меня, спрашивали, кончиль ли я, говорили: молодецъ и пр... Филиппъ Иванычъ вносиль чемоданы, ему помогали домашніе. Матушка увидала его и сказала:

- Филиппъ, слышалъ, Михаилъ Васильевичъ-то?..
- Слышаль-съ... Что-жь дёлать, сударына... Всё тамъ будемъ...
  - Ну, а какъ вы-то поживали?..
  - Ничего-съ. Слава Богу, вончили...
- Слава Богу... Спасибо тебъ, Филиппъ... Вотъ все это, какъ Богъ дастъ, кончится, надо съ тобой будетъ поговорить...

Она наменала на то, что хочеть сдёлать что-нибудь для него, отблагодарить чёмъ-нибудь и онъ это понялъ, кланялся, говорилъ, что онъ всегда и на будущее время... и проч...

Я быль это первый разъ въ деревив после объявленія "воли". Я хотель увидать, заметить разницу, ну хоть какую-нибудь черточку противъ прежняго, какую-нибудь новизну, которая показала бы: "а воть этого не

было прежде"... Но въ дом' все было по-прежнему: т' же лица, т' же отношенія...

Въ саду, у самаго балкона нашъ садовнивъ Ефимъ поливалъ цвъты и съ нимъ еще какой-то человъкъ. Ефимъ увидалъ меня, обрадовался, снялъ шапку, началъ спрашивать о здоровьъ, о томъ, какъ пріъхали. Этоть другой, который былъ съ нимъ, тоже снялъ шапку, поклонился и опять принялся за дъло...

- А это вто? тихо спросиль я Ефима.
- Это не нашъ-съ. Это изъ Алексвевки...

Я почему-то съ любопытствомъ посмотрёлъ на него. Онъ мнё повазался вакимъ-то особеннымъ... Это быль первый "не нашъ"... И это было единственное новое, чего не было прежде...

Я обощель садь, дворь, конюшию—все по-прежнему, вездё попадались все тё-же лица...

- У васъ всё такъ и остались? спросиль я за часиъ.
- У насъ всё остались, свазала матушка. Да куда-жь имъ идти? Вёдь у всёхъ свои есть... Т. е. у другихъ переходять съ мёста на мёсто Ханыковскіе нанимаются въ Барановимъ, Барановскіе въ Ханыковымъ... А что-жь ты вавтра въ Покровское поёдешь? Вёдь онъ васъ обоихъ и Соню, и тебя—любилъ, добавила она.
  - Повду. Отчего-жь?..

Мив хотвлось все, вездв, у всвять увидать, ванть это изменилось, что, какть...

Со смертью дяди, Покровское переходило теперь къ матушев, единственной его наследнице. Она вхала теперь и хоронить его, и вступать въ свои права, принимать именіе.

— И пожалуйста всю эту дворню ты сейчасъ же распусти. Ни на что она не нужна. Господь съ ними—пусть идутъ куда хотять и нанимаются. Народъ у него весь перегаженъ... сказаль ей отецъ.

- Надо-же хоть до шести недёль-то...
- Это сволько угодно. Только, чтобы они не разсчитывали остаться, чтобы они это знали... Вёдь тамъ нивого жить не будеть, такъ зачёмъ же держать дворню? Стариковъ и старухъ оставь—пусть доживають, а эти съ Богомъ...
- Да тамъ есть и молодые тавіе, что хуже всявихъ старыхъ, сказала она.—Воть хоть бы этоть несчастный живописецъ-то...
  - Да? Ну, чтожъ онъ? живо спросиль я.
- Она грустно улыбнулась и покачала головой.
- Ты и не узнаешь его... Руки трясутся, въчно пьянъ, затъваетъ драки... Намедни, когда я была, онъ ходилъ по двору, такъ я и не узнала его... ужасно...

Отецъ сталъ говорить, что онъ вовсе не въ томъ смыслё сказалъ о роспуске дворни, какъ она поняла; что онъ не только ничего не иметъ противъ содержания такихъ несчастныхъ, но даже напротивъ, это обязательно должно быть сделано; что онъ только противъ дальнейшаго содержания всего штата и пр.

- Чтожь онъ дёлаеть тамъ? опять спросиль я.
- Ничего, кажется... Такъ, на кухнъ... Да вотъ завтра ты его увидишь...

Подъ предлогомъ, что съ дороги и что завтра надо будетъ съ угра опять ъхать, раньше обывновеннаго велъли подавать ужинъ. Поужинали и всё разошлись.

Я должень быль въ августе ехать въ Петербургъ, въ университетъ. Я быль полонъ силъ, надеждъ, гордой уверенности, что мне все по плечу... Я не боялся нужды, потому что я и понятія объ ней не имёлъ и она не гровила мне... Я тамъ сразу долженъ быль попасть въ среду богатыхъ, сильныхъ людей — бывшихъ товарищей и сослуживцевъ отца... — Возьму я "его" съ собой: неудалось ему тогда, ну, —теперь... Онъ опять поступить въ

академію... Здёсь вёдь онъ совсёмъ пропадеть. Овончательно сдёдается пьяницей... Мы поёдемъ съ нимъ... Да! рёшиль я...

Утромъ меня разбудили, когда ужь карета была подана и матушка съ Соней ужь были готовы. Онъ все жалъли меня и оттого не будили.

Мы повхали опять по той же дорогв, воторую я описываль вь началь разсказа, когда вхаль по ней еще мальчикомъ. Тоть же льсь, та же песчаная дорога, тоть же глубокій оврагь... Все знакомыя, хорошія мъста, но ужь нъть, при видь ихъ, ни радостнаго замиранія, ни неудержимаго желанія выйти изъ кареты и пройти льсомъ. Ахъ, какъ все это скоро проходить...

На серединъ дороги мы перемънили лошадей и не останавливаясь поъхали дальше. Часовъ въ 8 вечера мы ужь подъъзжали въ Повровскому. У плотины вучеръ остановилъ лошадей и спросилъ:

- Изъ кареты не изволите выходить?
- А хороша плотина?
- Хороша-съ... ничего...
- Только, ради Бога, остороживе, сказала матушка. Наконець, колыхаясь изъ стороны въ сторону по мягкой, какъ перина, плотинъ, карета проъхала, тронулась рысью, обогнула садъ, амбары, какія-то постройки и мы въвхали въ широкій, просторный дворъ. Передъ конюшней стояло нъсколько отпряженныхъ экипажей очевидно были "гости"... На крыльцъ насъ встрътила Фіона, вся заплаканная и, мнъ показалось, страшно постарълая. Она кинулась ловить руку у матушки, чтобы поцъловать ее, но та не дозволила и она поцъловала ее въ плечо. Матушка тоже начала плакать. Соня не плакала, но шла съ постнымъ лицомъ. Такъ мы вступили въ залъ и невольно остановились. Посреди комнаты, на банкетномъ столъ, съ подложенной подъ голову подуш-

кой, весь покрытый какой-то кисеей, лежаль дядя. Нъсколько человекъ "гостей", т. е. прівхавшихъ на похороны соседей, стояли туть же. Матушка опустилась на колени, начала вреститься. Соня сделала то же. Потомъ матушка подощла и посмотръда чрезъ висею на дядино лицо; въ ней подошли сосъди, тихо поздоровались. Всъ говорили шопотомъ, вздыхали, покачивали головами. Въ комнатахъ было душно-для чего-то всв окна были заврыты. Потомъ всв перешли въ гостинную. Дверь на террасу была отврыта и я прошель туда... Все по старому, какъ было тогда... Песчаная площалка... полукругъ сирени... за сиренью какія-то деревья, а тамъ дальше громадная, сплошная ствна липъ, вленовъ... Вечеръ былъ тихій; солнце ужь почти свло, набыгали сумерки. Я спустился внизъ по ступенькамъ и пошелъ по средней дорожев. Тишина. Ни души вругомъ. Тамъ, на вомив ея стояла свамеечка-я дошель до нея и сёль... Я должно быть долго просидель. Я и теперь способень долго засидеться, задумавшись, а тогда, въ молодости, это и еще чаще со мной бывало. Особенно при такихъ вотъ случаякъ... За мной пришель "здёщній" человёвь, "не нашь", н сказаль, что чай подали. Я всталь. Онь шель повади меня шагахъ въ двухъ.

- А что, гдъ у васъ этотъ живописецъ? спросилъ я.
- Здёсь-съ.
- Онъ гдѣ же теперь?
- На кухив-съ, или у себя въ комнатв...
- Можно, стало быть, его видеть?
- А вотъ позвольте, я узнаю-съ. Онъ важется не родится-съ... вышивши. Онъ зашиваеть-съ...
  - Узнайте пожалуйста и сважите мев потомъ.

Чай подали въ угольной, гдё и прежде его всегда подавали. Туда всё и собрались. Разговоръ шелъ, разумъется, все о похоронахъ. Вспомнили какія-то добродѣ-

тельные дядины поступки, какую-то необывновенную его справедливость, еще что-то. Я никого не зналь изъ его сосёдей и сидёль молча. Вскорё пришель лакей, котораго я посылаль узнать о живописцё, и остановился выдверяхь. Я всталь и подошель къ нему.

- Въ квартиръ. Совсвиъ пьянъ. Спитъ...
- Да?.. спить?..
- Добудиться невозможно. Ужь мы его будили, будили...
- "А все-таки я пойду его посмотрю", подумаль я Спросиль, гдв эта квартира, и мы пошли... Лакей должно быть думаль, что это мнв забава, что я хочу посмотрёть смённого человёка и началь разскавывать, какія штуки онь выкидываеть, когда напивается:
- И врать здоровъ. Какъ въ голову попадеть, такъ сейчасъ про Петербургъ разсказывать, съ какими генералами онъ знакомъ, какъ ему ручку пожимали...
- Это онъ не вретъ. Это все правда, сказалъ я. И теперъ опять ему будутъ пожимать...
- Хорошо стало быть мастерство свое знаеть... То же воть есть у насъ столяръ Андрей—золотыя руки, а заньеть—и прощай. Покойникъ-баринъ тоже и съ нимъ чего-чего не дълалъ. Никакой строгости не боялся. Сегодня накажутъ, а завтра—опять. Такъ ужь ихъ вмёстё всегда и наказывали...

Мы прошли весь дворъ и остановились у врайняго деревяннаго флигеля, рядомъ съ конюшней. Изъ конюшни слышался смъхъ, говоръ, вътеровъ деносилъ запахъ малории. Собрались и болтаютъ значитъ свои и пріъзжіе кучера...

- Вы извольте немножно здёсь погодить, я впередъ пойду, можеть добудимся, сказаль лакей.
- О, нътъ, нътъ, не нужно. Ты меня только проводи, идти вуда, поважи.

. — А вотъ-съ... Пожалуйте. Это овошви-то у него.

Онъ дернулъ за ручку вавую-то дверь; она отворилась, и я увидалъ маленькую темную вомнату аршинъ мести въ ввадратъ, нивенькую, слабо освъщенную одной сальной свъчей. Меня обдало затхлымъ, вислымъ воздухомъ... Прямо противъ двери у противуположной стъны стояла огромная, высокая двухспальная деревянная вровать, съ ситцевымъ пологомъ. Она занимала полкомнаты. Какая-то женщина отошла отъ стъны и, поправляя на груди шейный платокъ, поклонилась намъ.

- Иванъ Степанычъ спитъ?.. Вы его супруга? спросилъ я.
  - --- Супруга-съ, отвъчала она и уставилась на меня.
- Онъ у васъ немножко, кажется, закутиль, я слышаль?..
- Да-съ. И такое это Господь посладъ на него навазаніе... Все за гордость его...

Это была еще не старая женщина, но съ ужасно изможденнымъ, больнымъ лицомъ. Довольно красивые глаза смотръли страшно усталыми и точно молили о нощадъ...

— Это все у него пройдетъ... бодро свазалъ я. — Опять примется за работу.

.На вровати вто-то повернулся и тяжело вздохнулъ.

— Иванъ Степанычъ... Иванъ Степанычъ, свазала она.

Ответа не было. Я опять попросиль не будить.

— Вы мий его только поважите, свазаль я.

Лакей торопливо взяль со стола свёчку и поднесъ къ кровати. Я увидаль его... Онъ лежаль совершенно одётий (въ какомъ-то сюртучкё) на "сдёланной" кровати, т. е. поверхъ одёяла (изъ кусочковъ). Голова на темной ситцевой подушкё. Когда свёть упаль ему на лицо — я сдёлаль невольное движеніе испуга. Совсёмъ мертвецъ. Блёдный, съ темными кругами подъ глазами, съ полуоткрытымъ ртомъ. Казалось, онъ даже не дышалъ...

- Иванъ Степанычъ... баринъ... опять позвала жена.
- Не будите-же, ну, я прошу васъ, сказаль я.

И прямо, чтобы удостовъриться, живъ ли ужь онъ, а взялъ его руку и поднялъ... Она была теплая, но совсъмъ какъ плеть.

- Живъ, проговоридъ а.
- Это, что онъ байдный-то такой? Это онъ за всегда, какъ выпьетъ... А потомъ пройдетъ... замётила жена.

Но все равно, онъ ужасно измёнился. Я бы ни за что не узналь его, если бы встрётиль такъ, на улицё...

- Ужь вы, милый баринъ, насъ тогда въ имёніе къ себё переведите отсюда... Тамъ на глазахъ-то онъ можеть бросить пить... Все-таки остерегаться будеть... начала она.
- Очень хорошо-съ... я скажу... Мы завтра много поговоримъ. Мив много съ нимъ надо поговорить.
  - .— Прикажете прислать его къ вамъ?
  - Пожалуйста. Утромъ... пораньше, какъ проснется...
- Я попрощался съ ней за руку, сказалъ, чтобъ она была веселъй, все устроится...

И а увидълъ оживленіе у неа въ глазахъ, — больную, но все-таки улыбку. Она засуетилась миъ свътить на порогъ, вышла со свъчкой въ съни...

— Темь-то вакая, Господи... Это тучки — дождикъ будетъ пожалуй ночью... говорила она. Она сдёлалась и разговорчивёе...

Ночь была чудно хороша. Темная, глубовая. Собирались тучи. Въ воздухъ пахло дождемъ. Съ поля доносился ръзвій вривъ перепела... Въ домъ видиълись еще огни.

— Барина-то завтра будуть хоронить? спросиль лакей.

- Кажется, завтра.
- А то бы Рафаэль живо съ нихъ портреть списалъ.

"А что, и въ самомъ дълъ, подумалъ я"... и сказалъ объ этомъ матушкъ, какъ пришелъ въ домъ. Она обрадовалась.

- Да, да, да... Устрой-ка это. Займись-ка...
- Я велёлъ разбудить меня завтра, какъ можно раньше, часовъ въ шесть, пять.

Меня такъ и разбудили. Утро было съреньвое, облачное, накрапывалъ ръдкій дождикъ. Я ужасно люблю такіе льтніе дни. И для охоты они хороши, хорошо и дома сидьть, читать, заниматься. Открылъ окно — не жарко, воздухъ чудесный—сиди себъ, читай, пиши... Они очень хороши и въ дорогъ. Верхъ у тарантаса ноднятъ, пыли нътъ, видишь, кругомъ все мокро. Колокольчикъ не звенитъ, а какъ-то беззвучно звякаетъ, картавитъ; лошади бъгутъ дружно, ровно. Забейся въ уголъ, сиди себъ, думай мечтай.

Я вышель на террасу. Чудный лёсной воздухь. Зелень чистая, темная, свёжая. Цвёты, кусты сирени, жимолости, ступеньки на террасё—все мокрое. Надъ головой, въ натянутую парусину, постукивають дождевыя капельки. Я смотрёль въ садъ и любовался имъ.

- --- Прикажете сюда чай подать? спросиль лакей.
- Да, пожалуйста.
- Къ живописцу сейчасъ изволите выдти, или прикажете подождать?
  - Развъ ужь онъ пришелъ?.. Сюда проси... Гдъ онъ?
  - Въ передней-съ.

Въ передней было много своихъ и чужихъ лакеевъ; при моемъ входъ, они всъ встали, вытянулись въ рядъ. Они стояли къ тому же спиной къ окнамъ, такъ что я не сразу увидалъ между ними живописца.

— Здравствуйте, пойдемте сюда, сказаль я, когда наконецъ нашель его глазами.

Онъ неловко и какъ-то стыдливо взялъ мою руку, совсёмъ не пожалъ ее и, осторожно ступая своими толстыми сапогами, чтобы не стучать, пошелъ со мною. Надо было проходить черезъ залъ, гдё лежалъ покойникъ. Отойдя совсёмъ ужь на цыпочкахъ нёсколько шаговъ отъ двери, онъ остановился, началъ креститься и потомъ въ поясъ почти поклонился. Я не видалъ выраженія его глазъ: онъ ихъ какъ-то держалъ все время опущенными, лицо скромно-серьезное... Мий это очень понравилось. Мертвому все надо прощать—простилъ и онъ.

Когда мы проходили гостинную и, наконецъ, вышли на террасу, онъ все оглядывался по стѣнамъ, кругомъ.

- Что это вы все смотрите? спросилъ я.—Чай давайте пить.
  - Смотрю-съ, припоминаю... Все такъ же...
  - А вы развѣ "послѣ того" ни разу не были здѣсь?
  - Нътъ-съ. Какъ же можно-съ...

Онъ смотрълъ на меня съ застънчивой, тихой улыбкой; потомъ опустилъ глаза и началъ крутить бахромку чайной скатерти. Маленькіе, красные пальцы дрожали.

— Ну, Богъ съ нимъ. Прошлаго не воротишь. Начнемъ снова жизнь, сказалъ я.

Онъ вскинулъ на меня глаза и съ той же улыбкой сказаль:

— Я ничего-съ. Конечно...

И замолчалъ. Я налилъ себъ и ему стаканы чаю:

— Пожалуйста.

Онъ чуть не уронилъ стаканъ, до того у него тряслись руки.

- Вы успокойтесь, сказаль я.
- Это ужь... признаться если... воть вогда если выпынь наканунъ...

А я думаль это у него отъ волненія. Мит сделалось невыразимо грустно и жалко его. Значить, онъ ужь совсемъ погибъ... Какъ же онъ будеть работать теперь?...

- Тогда вы вакъ же?.. Я не договорилъ.
- Пишу?
- Да...
- Рюмку, или двѣ выпьешь и...
- Пройдетъ?
- Пройдетъ-съ.

"Предложить ему развъ", подумалъ я... Очень только ужь рано. Но все-таки сказалъ:

— Вы не хотите-ли? Я сейчасъ велю...

Онъ медлилъ съ отвътомъ, потомъ сказалъ, чтобы я "не изволилъ" безпокоиться... Я вошелъ въ домъ, встрътилъ какого-то лакея и велълъ подать водки и закуски. Тамъ, должно быть, подумали, что это я буду пить и живо собрали и подали на огромномъ серебряномъ подносъ нъсколько сортовъ водки, сыру, масла, икры. Со всъмъ этимъ лакей поставилъ подносъ на другой столикъ; подалъ и ушелъ.

- Пожалуйста, поподчивалъ я.
- А... вы-съ?
- Я не пью...

Я, дъйствительно, тогда еще ничего не пилъ. Онъ стъснялся, я взялъ его за руку и подвелъ въ столику. Я же и налилъ ему рюмку. Онъ очень ловко однако подхватилъ и выпилъ ее, ничего не проливъ. Потомъ выпилъ другую и третью. Я все поглядывалъ ему на руки — трясутся онъ, или нътъ? Когда же опять перешелъ къ чайному столу, онъ самъ заговорилъ:

- Великая это пагуба человъку водка...
- Зачъмъ-же вы тогда пьете ее... т. е. столько?
- Только ею ондой и спасался... Выпьешь и пере-

несешь... Безъ водки-съ не перенесъ бы... Вспомнишь все... и за водку...

- Теперь все ужь это прошло. Бросьте и водку...
- Прошло-съ. Все прошло... это действительно...
- Повдемте въ Петербургъ... началъ я.

Но онъ такъ удивлено и точно будто съ испугомъ посмотрълъ на меня.

- А что же? спросиль я.
- Нѣ-ѣ-тъ-съ. Это все ужь кончено...
- То-есть?..
- Кончено-съ. Все кончено...

И онъ началъ часто, нескладно, путаясь, смъясь не кстати, говорить, что онъ человъкъ теперь совсвиъ погибшій; говорилъ какими-то притчами, загадками.

— А какая примърно, по вашему, разница между человъкомъ, твореніемъ Божіимъ, и и... ну, хоть деревомъ? спросилъ онъ.

Я смотрёль на него и молчаль. Онь, немного повременивь, продолжаль:

— А вотъ-съ какая. И человъкъ къ Богу стремится, и каждое дерево. Извольте посмотръть, куда они ростуть?.. Къ небу... Къ Богу стремленіе имъютъ... я ужь надъ этимъ много думаль-съ...

"Господи, да неужели же онъ еще и съ ума сошелъ. Вотъ несчастный-то"... подумалъ я.

— Такъ то-съ... Это все надо понять. Я, конечно-съ... какое мое образованіе, а все-таки въ свое время людей видълъ-съ... И все это отлично понимаю-съ... И теперь вотъ, и тогда ваше обращеніе—все въдь это я помню... Ужь одну еще позволите?..

Онъ посмотрёль на столивъ съ закуской.

— Сдълайте одолжение.

Онъ всталъ, подошелъ въ столику, взялъ графинчикъ съ водкой — руки ужь не тряслись — налилъ рюмку и

выпиль ее, потомъ такъ же поспъшно налиль другую и опять выпиль. Потомъ поставиль графинчикъ, отломиль крошечный кусочекъ хлъба, обмакнуль его въ солонку и, прожевавъ его, обернулся ко мнъ.

— Все это въдь кажется такъ просто-съ. И траву какую-нибудь, примърно, хоть табакъ, — въ порошокъ можно растереть... А человъка тоже развъ нельзя? Э... э... какъ еще легко!

Онъ не садился, а ходилъ передо мною. Сдълаетъ шага три-четыре въ одну сторону, потомъ опять назадъ и все поглядываетъ на столикъ съ подносомъ. Я сталъ догадываться, что дёло плохо пойдетъ и началъ придумывать, подъ какимъ бы предлогомъ велъть убрать водку. Онъ все ходилъ и продолжалъ говорить притчами. Я ужь и не думалъ начинать съ нимъ разговоръ о томъ, о чемъ хотълъ вчера и все время раньше, т. е. про академію, Петербургъ и т. д. Надо было отложить это до другого раза... можетъ быть даже и навсегда. Мнъ ужь и это стало приходить въ голову.

Въ домъ между тъмъ начиналось движение. Свои и гости просыпались.

- A у меня къ вамъ поручение отъ матушки, сказалъ я.
  - Какое-съ? удивился онъ.
- Не можете-ли вы ей нарисовать портреть... дядиповойника?..

Онъ грустно покачалъ головой.

- Ничего нътъ въдь у меня... ни красокъ ни кистей...
- А карандашемъ?
- Это можно-съ.
- Если можете, пойдемте... Въдь его скоро выносить будутъ. Есть у васъ бумага, карандаши?
  - Ніть-съ.

Я пошель сказать, чтобы принесли все это и вспом-

ниль, что какъ же это я оставлю его одного на балконъ? Я поспъшиль вернуться. Онъ жеваль. Очевидно, только что выпиль...

- Ну пойдемте, сказалъ я.
- Развъ еще одну? послъднюю?..
- Я промолчалъ.
- И довольно.

Онъ очень развязно, не дожидаясь моего приглашенія, налиль рюмку, выпиль ее, закусиль кусочкомъ хлъба и мы пошли въ залъ. Тамъ поставили ему близъ изголовья гроба столъ, положили на него какихъ-то большихъ толстыхъ книгъ, чтобы было можно рисовать стоя. Открыли лицо покойника. Я отошелъ.

Я пошелъ опять на террасу, велёлъ убрать водку, закуску, чай. Потомъ пришелъ къ матушкѣ, которая тоже ужь встала и пила чай у себя въ комнатѣ. Разсказалъ ей про живописца, сказалъ ей, что онъ рисуетъ. Походили еще по комнатамъ, прошло съ полчаса, я вернулся въ залъ. Онъ стоялъ, облокотясь на книги, высоко положенныя на столѣ, подперъ голову руками и точно замеръ. Дъячекъ, который стоялъ у изголовъя и- читалъ псалтырь, дѣлалъ мнѣ какіе-то знаки глазами. Я подошелъ. Онъ не перемѣнилъ ни позы, ни отвелъ глазъ съ дядинаго лица. Уставился, какъ-то сжалъ глаза — пристально, лихорадочно-горящіе и почти не моргая смотрѣлъ на него. Я испугался, — какъ-бы еще не вышло чего.

— Иванъ Степанычъ, сказалъ я. — А Иванъ Степанычъ!

Онъ молчалъ. Тогда я воснулся его ловтя и опять позваль его. Онъ встрепенулся, взглянувъ на меня широко раскрытыми глазами, выпрямился, потомъ, какъ бы придя въ себя, вдругъ закрылъ лицо руками, голова закачалась, затряслась и онъ пошатнулся. Я поддержалъ

его, — дьячекъ съ другой стороны. Такъ мы вывели его на террассу, посадили на стулъ, дали выпить воды. Онъ былъ блёдный-блёдный, какъ вчера.

— Я вамъ послѣ нарисую, проговорилъ онъ, замѣтивъ меня. Не могу теперь...

И вдругъ.

— Дайте мнъ... Ради Бога... Или позвольте мнъ уйти...

Онъ вскочилъ, быстро спустился съ балкона по ступенькамъ, держась за перилы, и пошелъ вдоль стѣны дома, шатаясь и упираясь въ нее рукой. Я проводилъ его глазами до угла. Онъ повернулъ за него и изчезъ.

— Что туть такое было? спросила меня матушка изъ гостиныхъ дверей.

Я разсказаль ей.

— Не надо было ему водки давать... Экая досада... Въ домъ всъ ужь были на ногахъ. Начались сборы, приготовленія къ выносу. Начали съъзжаться еще сосъди, знакомые. Началась толкотня, суетня. Я ушелъ въ садъ...

После похоронъ мы прожили въ Повровскомъ еще несколько дней, —дня три, четыре. Матушка делала кавія-то распоряженія. Я целый день проводиль въ саду, уходиль въ поле. Живописецъ два дня пропадаль где-то. Жена его искала у себя въ деревне, но нашла въ какомъ-то другомъ селе. Я заходиль въ ней и она мне обещала вытрезвить его, чтобы я могъ поговорить съ нимъ до отъезда. Но это такъ и не удалось... Бедная плакала, ловила меня за руки, хотела целовать ихъ, чтобы я взяль ее съ мужемъ въ намъ. Я даль ей слово устроить это во всякомъ случае.

Прошло недёли двё. Изъ Покровскаго то и дёло пріёзжали: то староста, то управляющій, то конюшій за разными приказаніями. Привозили оттуда разныя вещи,

не нужныя тамъ, такъ какъ никто тамъ не жилъ. Я всякій разъ спрашивалъ про живописца и получалъ все одинъ и тотъ же отвътъ: пьетъ-съ.

Между тъмъ подходило время и моего отъъзда въ Петербургъ. Пріемные экзамены въ университеть были тогда въ августь, такъ въ половинь, и я долженъ быль поспъть къ нимъ. До отъъзда оставалось недъли три. Надо было на что нибудь ръшиться — покончить какъ нибудь съ живописцемъ. Я ужь видълъ, что моя мечта ъхать въ Петербургъ съ нимъ вмъсть съ тъмъ, что я поступлю въ университетъ, а онъ снова въ академію едва-ли осуществима. Мнъ грустно было съ ней разстаться такъ хороша, красива, —но очевидно надо было разстаться. И потомъ, что-же дълать съ его женой? Надо же въдь и ее устроить...

Однажды вечеромъ я заговорилъ объ этомъ съ отцомъ. Онъ выслушалъ меня и сказалъ:

- Дѣлай, какъ знаешь. Но по моему изъ этого ничего не выйдетъ. Пить онъ не броситъ. Онъ не можетъ броситъ. Это ужь болѣзнь теперь у него. Самое умное и самое доброе, что ты сдѣлаешь, это если будень помогать его женѣ. Она будетъ его одѣвать, возиться съ нимъ, ходить за нимъ и, если у нея будутъ средства, ей будетъ легче это дѣлать—онъ будетъ хотъ сытъ и одѣтъ по крайней мѣрѣ. Во всякомъ случаѣ, я думаю, онъ не долго проживетъ.
- Она просила и я объщалъ ей сюда его перевести, сказалъ я.
  - Это напрасно. Впрочемъ, какъ кочешь.
  - А гдв ему жить?
- Вотъ и это опять... Вотъ развъ гдъ въ банъ, знаешь, на той половинъ.

У насъ была на берегу рѣки, возлѣ сада, шагахъ во сто отъ дома, чудесная липовая баня, а въ ней пристроено было вогда-то еще двѣ вомнаты, въ воторыхъ нивто не жилъ и онѣ и зиму и лѣто стояли пустыя, на заперти. Мысль поселить ихъ тамъ мнѣ понравилась. Какъ разъ то, что и нужно ей, т. е. что онъ будетъ постоянно на виду и будетъ удерживаться. Въ это время у насъ былъ покровскій староста и завтра долженъ былъ ѣхать обратно.

- Тавъ я сважу Семену, чтобы онъ ихъ прислалъ сюда.
- Сдълай одолженіе, отвъчаль отець... Да воть на той недълъ привезуть сюда экипажи изъ Покровскаго,— пусть съ ними и пріъзжаеть.

Я началъ благодарить его за согласіе, но онъ грустно усмѣхнулся и опять повторилъ, что онъ радъ это сдѣлать, но что изъ этого ничего не выйдетъ, — все дѣло его кончено.

- А можетъ?
- Дай Богъ...

Вскоръ какъ-то я собрался на охоту и вельлъ разбудить себя какъ можно раньше. Меня разбудили на заръ, гдъ еще до солнца. Я наскоро умылся, одълся, взяль ружье и пошель. Сейчась за деревней, по берегу ръки, длинной полосой далеко тянутся заливные низысамое дупелиное мъсто: кочки, красная реповчана, низкая осока. Туда я и направился. Когда я подходиль въ селу, оно ужь проснулось. Муживи, бабы торопливо выходили изъ дворовъ. Которые садились въ телъги и ъхали, которые такъ спъшили въ поле. Было жнитво, самый разгаръ рабочей поры... На краю деревни, у моста ставили новый, чистый, сосновый срубъ. Несколько десятковъ такихъ же чистыхъ, обтесанныхъ бревенъ лежало еще на землъ; кругомъ — щепки, чурки, стружки. Слышался стувъ топоровъ. Когда я подошелъ ужь довольно близко, на встрвчу ко мив вышель Филиппъ Иванычъ, "для ловкости" подпоясанный кушакомъ по верхъ стараго, форменнаго своего "пансіонскаго" сюртука съ ясными пуговицами, и сталъ просить меня зайти "откушагь" у него чайку...

— У меня и самоварчикъ тутъ стоитъ... на чистомъ воздухъ...

Я зашелъ. Онъ мит показывалъ и разсказывалъ, какъ онъ хочетъ устроиться, гдт у него будетъ лавочка устроена при дворт, какъ дворъ постоялый будетъ стоять... Столько плановъ, надеждъ, такъ увтренно, бодро смотритъ впередъ...

- А хорошо быть вольнымъ, Филиппъ? спросиль я его. Онъ взглянулъ на меня, на мгновеніе задумался и очень дипломатично отвётилъ, что ему все равно хорошо было жить и по крёпостному...
- 'Да?.. Ну, а если бы теперь предложить тебъ опять ъхать въ пансіонъ, какъ тогда со мной, и опять начинать все это съизнова? Въдь не согласился бы?
- Хочется своимъ домкомъ пожить, улыбаясь отвътиль онъ и началь разсыпаться въ благодарностяхъ и мнѣ, и отцу, который не забыль его службы и подарилъ ему теперь и клочекъ земли, и лѣсу на постройку.—Теперь—на своихъ ногахъ—отъ самого зависитъ человѣкомъ стать... Теперь-съ одинъ только избалованный, который избаловался, въ люди не выйдетъ. Всякому предоставлено...

Я слушаль его бодрую, увъренную ръчь; такой практичностью, трезвостью отзывалась она. Нельзя было и сомнъваться, что онъ встанеть на ноги... Я прежде даже и не подозръваль за нимъ такой энергіи и самостоятельности... И вдругь онъ началь вспоминать, какъ мы съ нимъ тогда прівхали въ пансіонъ. Потомъ эту сцену съ директоромъ, какъ я испугался, какъ со мной сдълался припадокъ...

. — А ты этого развѣ не забылъ? спросилъ я.

- Сергъй Николаевичъ—развъ въ насъ ужь и души нътъ? Собака и та добро помнитъ...
  - Это ужь все прошло, Филиппъ...
- Нътъ, сударь, не забуду я этого. Я вашъ слуга... Что хотите прикажите... И папенька съ маменькой, чтобы ни приказали... Имъ за ихъ доброту...

Я потолковаль съ нимъ еще немного, выпиль у него стаканъ чаю. Солнце начало вставать—пора было идти. Онъ проводилъ меня до моста, пожелаль счастливой охоты и сказалъ, что ужо зайдетъ на барскій дворъ—зачёмъ-то отецъ велёлъ ему приходить.

Послѣ объда, въ этотъ же день, въ вечеру, такъ часовъ въ семь, всв мы, т. е. отецъ, матушка, я, сестра и гувернантка, собирались пробхаться въ поле, куда-тоужь не помню-на косьбу, на жнитво. Лошадей долго не подавали и мы всв, въ ожиданіи ихъ, вышли на врыльцо. Тутъ же стояль и пришедшій съ деревни Филиппъ Иванычъ и что-то говорилъ съ отцомъ. Въ это время на дорогв во дворъ показалось нъсколько тарантасовъ, варетъ. Всв они были закрыты парусинными чехлами и запряжены въ одну, или въ двъ лошади. Это везли экипажи изъ Покровскаго. Съ ними должны были привезти и живописца съ женой. Они въбхали во дворъ и остановились у конюшни, передъ каретнымъ сараемъ. Мы всв пошли къ нимъ туда, смотреть ихъ. Изъ одного изъ тарантасовъ, покрытыхъ чехломъ, мы видели, какъ вышла женщина, потомъ вышелъ мужчина. Я издалека узналь ихъ. Это были "они"... И у него, и у нея были въ рукахъ какіе-то темные узелочки. Вышли они изъ тарантаса и остановились. Когда мы подошли въ нимъ шаговъ на тридцать, она ему что-то сказала и онъ сняль фуражку...

— Боже мой... такъ измъниться... я не узналъ бы его, говорилъ отецъ, идя со мной рядомъ.—Ай, ай, ай...

Когда мы подошли въ нимъ и отецъ, и матушка очень ласково и просто поздоровались съ ними. Сказали, чтобы устроивались скоръй; зачъмъ нужно, чтобы прямо обращались и пр.

— Что это вы?.. Это что-жь такое? замётиль ему отець, указывая головой на фуражку, которую онь продолжаль держать въ рукахъ. Онъ накрылся...

Онъ имъть невыразимо жалкій видъ. Онъ чувствоваль, что его изъ милости привезли, будутъ кормить, поить... Всъ знаютъ, что онъ пьетъ, и теперь будутъ отучать его отъ этого... Стыдно и за нищету свою... сапоженки сбитые, сюртучишка старенькій, засаленный, въ пятнахъ, на шев какой-то голубенькій женскій платочекъ, вмъсто галстука. Ужасно щемящее чувство вызывалъ онъ... И она—робкая, заискивающая, благодарная ужасное впечатлъніе...

На подводъ, которая сопровождала экипажи, было нагромождено ихъ имущество— деревянная двухспальная кровать, пуховикъ, какія-то полки, сундукъ, два или три стула.

— Ну, устраивайтесь, Богъ дастъ все уладитсь. Филиппъ, покажи имъ куда идти... Знаешь, пристройку къбанъ? сказалъ отецъ.

Филиппъ Ивановичъ сейчасъ же, какъ бывалый и притомъ свой человъкъ, началъ распоряжаться, сказалъ, чтобы они шли за нимъ, подводъ съ кроватью велълъ тоже ъхать за собой. Они тронулись. Я смотрълъ имъ во слъдъ, думалъ и сравнивалъ ихъ. Оба ждали воли. Дождались. Этотъ бодро, увъренно заводитъ себъ гнъздо,—говоритъ: "своимъ домкомъ хочется пожитъ"... Этотъ измученный, больной, нищій, нахлъбникъ... Вотъ и воля... Бери ее...

Онъ умеръ въ тотъ же годъ. Осенью—такъ въ октябрѣ должно быть—я получилъ письмо изъ деревни и въ числѣ новостей писали и о его смерти...

#### СЛІЯНІЕ.

(комедія).

### дъйствующія лица:

- Андрей Ивановичъ Пупыринь, шестидесяти-грехъ дътъ; небольшого роста, въ парикъ, одъвается всегда въ самые нъжные, свътдые цвъта, бодрится.
- Лювовь Васильевна Пунирина, его жена, двадцати-двукъ лётъ, институтва, недурна собою; одъвается хорошо,—безъ вычуровъ.
- Павел в Николаевичь Гемогоевь, племянникь Пупырина, воспитанникь одного изъ нашихъ привилегированныхъ училищь. Девятнадцати лътъ. Блёдный, истощенный, говорить нехотя. Въ глазу стеклышко. Одётъ хорошо, но тоже просто.
- ЛЕВЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ЗОЛОТУКИНЪ, ТОВАРИЩЪ Гемороева по училищу. Двадцати-четырекъ летъ. Прівкалъ, по окончаніи курса, къ себѣ въ именіе, ничего не делаетъ. Дилеттантъ по музыкъ и литературъ. Очень недуренъ собою—бледный, съ черной русской бородкой. Одетъ въ желтую шелковую рубашку, черную бархатную поддевку и русскіе сапоги; въ глазу стеклышко. Говоритъ охотно и даже съ увлеченіемъ. Несколько ужь пообжился въ деревнъ.
- Свергай Петровник Смирговь, предводитель. Фигура полная, сытая, московская. Носить фуражку съ красным околышемь. Одёть солидно; человёкь очень богатый; по зимамы живеть постоянно въ Москве. Лёть пятидесяти; съ бородой, клубисть, оппозиціонный политикь; помёшань на парламентаризмё.
- Анна Ниловна Смчугова, его жена. Дама очень полная, очень нервная, румянится; дюбить яркіе цвіта.
- Григорій Ивановичь Недовьжкинь, помъщикь. Высокій, толстий, неуклюжій, коренастий, смотрить изподлобья, коротко острижень. Літь сорока-пяти. Съ корошимъ состояніемъ. Служиль судьей, но на ре-

визіи быль рімень губернаторомы и съ тіжь порь уже діять десять судится въ уголовной.

- Хавронья Ивановна Недобъженна, его жена; отличная хозяйка; не понимаеть, отчего у нея дітей нізть.
- Тюлюлюй Ивановичъ Соколиковъ, ел братъ, отставной подпоручикъ. Свое имъніе все спустиль и теперь живетъ у сестрина мужа. Красный, съ огромными рыжими висячими усами. Говоритъ во все горло. Гроза окрестныхъ сельскихъ базаровъ. Шулеръ.
- Семенъ Семеновичъ Пискаревъ, помещикъ изъ медкихъ. Безъ жени и при женъ—два совершенно разнихъ человека. Небольшого роста. Необикновенно подвижной. Говоритъ безъ умолку и—то и дело—плюетъ на пальци и пототъ приглаживаетъ ими височки. Лётъ сорокапяти. Одетъ въ коричневий сюртукъ, голубой жилетъ и гороковие панталони.
- Капитолина Михайловна Пискарева, его жена. Дама неустращимая. Аполлонъ Семеновичъ Пискаревъ, муз смиъ. Служить въ канцеляріи предводителя. Пишетъ стихи въ губернскія въдомости и въ альбомы губернскихъ барышенъ. Малый окончательно извъщался. Зашибаетъ и кръпко.
- Полина Семеновна, его сестра, 24 лёть, высокая, худая, съ длинной таліей.
- Василій Васильевичъ Шмелевъ, исправникъ. Летъ сорока. Одёть въ форму.

CTAPOCTA.

Маша, хорошенькая крестьянская девушка.

Гаша, бой-девка.

Бабы, лакеи, мужики, сосёди и проч.

# ДЪЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Дъйствіе происходить на огромномъ, выходящемъ въ садъ, балконъ генеральскаго дома. Передъ балкономъ площадка, усыпанная краснымъ пескомъ. Дальше видиътся сосны, липы, березы, дубы, дорожки, площадки, бесъдки, скамейки и проч. На балконъ накрытъ круглый столъ, на столъ серебрянный чайный сервизъ—самовара еще нътъ. Кругомъ нъсколько покойныхъ креселъ. Изъ дома на балконъ ведутъ двъ стеклянныя двери. 6 часовъ утра.

### ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

### Пуныринъ и Гемороевъ.

Пупыринъ. Какъ ты однако тихо подъёхалъ. Ты на почтовыхъ?

Гемороевъ. Да.

Пупыринъ. Я даже колокольчика не слыхалъ.

Гемороевъ. Терпъть его не могу; я всегда велю его подвизывать. У меня всегда голова разболится отъ этого треска и звона!

Пупыринъ. Ты знаешь, это наше національное изобрътеніе. Колокольчики только въ Россіи и есть. Мы должны ихъ любить: это народность.

Гемороевъ. Ну, и любите, если вамъ пріятно, чтобъ въ головъ былъ въчно звонъ, какъ у пьянаго. Я не понимаю этого наслажденія.

Пупыринъ. А у насъ здёсь изъ колокольчиковъ цёлая война была. Первый опыть нашей самостоятельности!... Представь себё, нашь исправникъ—этотъ дуракъ! запретилъ-было всёмъ ёздить съ колокольчиками. Это, говоритъ, право одней полиціи!

Гемороевъ. Чъмъ же кончилась эта война?

Пупыринъ. Какъ чъмъ? мы, земство, разумъется, его сломали.

Гемороевъ. Дъломъ же однако вы занимаетесь здъсь. Пупыринъ. Что-жь туть смъщного?

Гемороевъ. Помилуйте!—въдь это водевиль. Земство и колокольчики! Это тоже только у насъ и можетъ быть.

Пупыринъ. Я не понимаю, что-жь ты нашелъ тутъ смѣшного? Нашъ президентъ...

Гемороевъ. Послушайте, они бывають у васъ?

Пупыринъ. Кто?

Гемороевъ. Авторы этого водевиля: вашъ президентъ съ исправникомъ?

Пупыринъ. Разумвется. А что?

Гемороевъ. Интересно познакомиться. Это должно быть прелюбопытный народъ.

Пупыринъ (звонита). Я тебя не понимаю!

Гемороевъ. Что это?... Вѣдь запрещено?... вѣдь тоже колокольчикъ...

Пупыринъ. Да, вотъ этого только недостаетъ, чтобы ужь и это запретили! (входитъ лакей). Что-жь самоваръ?

Лакей. Сейчасъ-съ.

Пупыринъ. Шесть часовъ, и не даютъ самовара! Пожалуйста поскоръй.

Гемороевъ. Вы всегда такъ рано встаете?

Пупыринъ. Лътомъ всегда. Я занимаюсь гимнастикой, а Люба ъздитъ кататься верхомъ. И сама она охотница, да и докторъ ей велитъ... Что-жь ты о себъ ничего не скажешь? Какъ твои дъла?

Гемороевъ. Да какія же у меня діла?

Пупыринъ. Я тебя спрашиваю про экзамены.

 $\Gamma$ емороевъ. А! ничего... сдалъ... (вытягивается и зъвает»).

Пупыринъ. И преврасно. Родныхъ это какъ радуетъ. Просвъщенье необходимо. Мы и то во всемъ отстали отъ западныхъ народовъ...

Гемороевъ (пускаеть струйку дыма изо рта).— Тетупка ужь убхала кататься?

Пупыринъ. Едва-ли; нътъ, теперь она должно быть купается. Она сейчасъ придеть сюда. Кататься вздитъ она послъ чаю.

Гемороевъ. Хорошая ръва у васъ?

Пупыринъ. Цна.

Гемороевъ (зъвает»). Однаво я спать уйду послѣ чаю. Я всю ночь вѣдь ѣхалъ.

Пупыринъ. Весь флигель можешь занять... Да разскажи же что нибудь новенькаго.

Гемороевъ. Да что-жь новеньваго?... ничего.

Пупыринъ. У князя Петра былъ передъ отъёздомъ?  $\Gamma$  емороевъ. Извините, забылъ. Онъ вамъ кланяется.

Пупыринъ. Ну, что онъ?

· Гемороевъ. Ничего. Что-жь ему? Возится съ своей Бертой. Недавно еще другую какую-то досталъ—Луиза, кажется. Aus Riga.

Пупыринъ. Шалунъ!

Гемороевъ. И очищаютъ же онъ его!

Пупыринъ. Неужели? Въдь онъ скупъ.

Гемороевъ. Такъ что-жь что скупъ?—Вѣдь и дуравъ въ то же время.

Дупыринъ. Какъ ты выражаеться! Вопервыхъ, ты знаеть, кто онъ. И потомъ, онъ всегда можетъ тебѣ пригодиться. Такъ развъ можно говорить о подобныхъ людяхъ?

Гемороевъ. Что-жь изъ этого-все-таки дуракъ.

Пупыринъ. Это не глупостъ—это увлеченіе! Этого смъщивать нельзя.

Гемороевъ. Въ восемь десять почти лѣтъ-то? хорошо увлечевіе! Целый день человѣвъ только и дѣлаетъ, что шляется отъ одной вамеліи въ другой, воторыя его обираютъ, издѣваются надъ нимъ—и это увлеченье? Разумѣется дуравъ, круглый дуравъ!

Пупыринъ. Послушай, Паша,—со мной ты можешь говорить объ немъ какъ хочешь, но въ Петербургъ я бы тебъ совътовалъ быть осторожнъе. Ты знаешь его связи? Черезъ него ты какую карьеру-то можешь сдълать!..

Гемороевъ. Это совсёмъ другой вопросъ. Онъ меня даже любитъ. Разъ даже возилъ вотъ къ этой Луизъ. • Это было вскоръ, какъ онъ ее досталъ. Онъ тогда все хвастался. Умора! Что она съ нимъ дълаетъ!..

Пупыринъ. А именно?

Гемороевъ. Ужасно что. На плечи въ нему вскавиваетъ. Этотъ паричишка стаскиваетъ. И что самое ужасное... А въдь это никакъ тетушка идетъ?

Пупыринъ. Она. Ты, Паша, после разскажи же мне объ этомъ.

Гемороевъ. Хорошо.

Пупыринъ. Шалунъ!

#### ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

# Пуныринъ, Гемороевъ и Любовь Васильевна.

Люб. Васил. А въдь я только узнала, что вы пріъхали.

Гемороевъ (*цълуета руку*).—Что это у васъ руки холодныя? Вы купались?

Люб. Васил. Да. Вода какая славная, холодная. Ну, чтожь-жь, какъ вы поживаете!

Гемороевъ. Ничего. Помаленьку. Вотъ къ вамъ прівхалъ.

Люв. Васил. Смотрите, не соскучьтесь.

Гемороевъ. Ну, тогда раньше въ Парижъ уѣду.

Люв. Васил. Какъ въ Парижъ?

Гемороевъ. Что-же туть удивительнаго? Я еще въ прошломъ году собирался туда.

Люб. Васил. На сколько же это вы въ намъ-то заъхали.

Гемороевъ. Мм... ну, на недълю... на двъ...

Пупыринъ. Какъ же это ты одинъ въ Парижъ повдешь?

Гемороевъ. Зачёмъ же одинъ? Я со всёми вмёсть. Въ общемъ вагонъ.

Пупыринъ. Я не въ этомъ смыслѣ тебѣ говорю. Какъ же, я тебя спрашиваю, ты поѣдешь одинъ, безъ родственниковъ?

Гемороевъ. Да что-жь, въ Парижъ развѣ одни ста-рики ѣздятъ?

Пупыринъ. Что-жь ты будеть дёлать въ Парижё? Гемороевъ. Ровно ничего.

Пупыринъ. Не понимаю! Сестра знаетъ объ этомъ? Гемороввъ. Чъя сестра?

Пупыринъ. Чья! ну, разумъется, моя—твоя мать.

Гемороевъ. А право не могу сказать — кажется знаетъ. Да что это васъ такъ смущаетъ?

Пупыринъ. Какъ что? Это очень мило!.. Я тебъ говорю: это странно!

Гемороевъ. М...м... Тетушка! вамъ моя сигара не мъшаетъ?

Люб. Васил. О, нѣтъ, нисколько. Я сама иногда курю.

Пупыринъ (за руку притягивает къ себт жену). Ты, кажется, опять волосъ не вытерла? (сажает ее къ себт на кольни).

Люб. Васил. Скучно долго возиться.

Пупыринъ (снимает съ ея головы косынку). Это вредно. (Гладитъ по головъ). Совсъмъ почти мокрая... Цыпка! (иълуетъ ее въ шею; молча смотритъ, улыбается и пускаетъ вверхъ дымъ).

Люб. Васил. (конфузится). Ну, да пусти пожалуй-

ста! Вонъ самоваръ несутъ. Да-пусти же А!.. (вырывается).

#### ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Тъ же и лакей (ст серебряным самоваром).

Люб. Васил. Что-жь моя лошадь готова?

Лакей. Сейчась будеть готова. Сёдлають.

Люб. Васил. (начинает разливать чай). Пожалуйста, скажи чтобъ поскоръй. Поль, вы не хотите ли меня проводить? Я въдь всего минуть на двадцать.

Гемороевъ. Сегодня извините ради Бога—не могу: усталъ и спать что-то хочется.

Люб. Васил. Ну не нужно.

Гемороевъ. Завтра съ удовольствіемъ. Дядя говориль, что вы каждый день катаетесь верхомъ.

Люв. Васил. Нн... да...

Гемороевъ. Пожалуй, даже сегодня я въ вашимъ услугамъ, ужо, вечеромъ.

Люб. Вас. Утромъ еще лучше.

Пупыринъ. Да оставь же его въ покоъ. Человъкъ съ дороги. Всю ночь ъхалъ. Ты думаешь, удивительное наслаждение скакать съ тобою сломя голову.

Люб. Вас. Да я вовсе и не требую. Поль самъ предложилъ ѣхать ужо. Я не знаю, что ты все придираеться ко всѣмъ?..

Пупыринъ. Мнъ хочется тебя посердить, цыпка! Ну, поди ко мнъ, поцълуй.

Люб. Васил. Послъ. Поль, вамъ дядя сказываль, что у насъ готовится здъсь?

Гемороевъ. Нътъ, ничего не знаю. Что такое?

Пупыринъ. Объ этомъ мы съ тобою сегодня вечеромъ поговоримъ.

Гемороевъ. Ахъ, это можеть быть сюрпризъ кому

нибудь или секреть! Въ такомъ случат пожалуйста не посвящайте меня въ эти тайны. Я могу проболтаться и изъ этого выйдеть какая нибудь гдупая исторія.

Люв. Васил. О, нъть, какой же это секреть? это всъ знають.

Гемороевъ. Да въ чемъ-же дело?

Пупыринъ. Вотъ видишь... какъ бы это тебъ объяснить... 4-го іюля я буду имянинникъ...

Гемороевъ. Знаю.

Пупыринъ. Ну, и вотъ видишь... Здёсь, между помёщиками и крестьянами, какъ бы тебё это сказать... развито страшное невёжество... ужасное невёжество! и потомъ, послё эмансипаціи, мы какъ-то разъединились... нами начинаютъ помыкать, мы скоро никакого значенія не будемъ имёть. Вотъ эта исторія съ колокольчиками... ты смёсшься, а между тёмъ вёдь это серьезная вещь.

Гемороевъ. Положимъ. Дальше-съ.

Пупыринъ. Поэтому, намъ необходимо слиться съ народомъ. Это совершенно современно... Тогда мы будемъ въ состояніи, опираясь на народъ... ты понимаешь, что я говорю? (показывает кулакъ). Вотъ тутъ сколько пальцевъ?

Гемороевъ. Это что за вопросъ?

Пупыринъ. Я могу объяснить это тебѣ нагляднѣе (разжимает кулакъ). Вотъ видишь, ихъ тутъ пять. Разъ... два... три...

Гемороввъ. Да я совершенно увъренъ (смпется); въ чемъ лъло-то?

Пупыринъ. Четыре... пять... Въ отдъльности они слабы, но если ихъ сплотитъ въ одну сплошную массу (сжимаетъ кулакъ).

Гемороевъ. Да какъ же вы это сделаете?

Пупыринъ. А вотъ видишь, 4-го я имянинникъ. Я и избралъ этотъ день...

Гемороевъ. Ну-съ...

Пупыринъ. Ну, и только. Соберу сосъдей, соберу муживовъ.

Гемороевъ. Соберете, ну, а дальше что-жь?

Пупыринъ. Ну, и слить ихъ... сплотить!.. (потрясает в кулакомо).

Гемороевъ. Въ одну сплошную массу?.. (смпется). Чъя же это мысль?

Пупыринъ. Моя. А что?

Гемороевъ. Такъ. Оригинальная мысль. Это ужь ръшенное дъло?

Пупыринъ (серьезно). Да... У меня, Паша, будетъ къ тебъ маленькая просьба. Я хочу тебъ поручить написать пригласительныя письма ко всъмъ этимъ осламъ. Я тебъ говорю: невъжество ужасное. Они неспособны даже понять приблизительно что нибудь въ этомъ родъ. И потому необходимо объяснить имъ, растолковать. Ты, пожалуйста, напиши черновую. Я тогда велю переписать...

Гемороевъ. Пожалуй. Только я все еще хорошо не пойму, въ чемъ дёло.

Пупыринъ (встает»). Да это... дъйствительно... это, если хочешь... я самъ объ этомъ долго думалъ. Погоди, я тебъ сейчасъ принесу мои замътви...

### ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

# Любовь Васильевна и Генороевъ.

Гемороевъ (кладет сигару и тянется). Ну-съ, Любовь Васильевна...

Люб. Васильевна (оглядывается и обнимает его). Паша!.. (иглует») голубчивь!..

Гемороевъ. Тише... Тише...

Любовь Васильевна. Паша... душка!..

Гемороевъ. Ну, рада? Видишь — сдержалъ слово: прівхалъ?

Люв. Васильевна (смотрите и смпется). Какъ ты похудёль, Паша... Ты болень быль?..

Гемороевъ. Ничуть. Тавъ, поистаскался...

Люб. Васильевна. Что за гадости!..

Гемороевъ. Что-жь туть гадкаго?

Люб. Васильевна. Да какъ же? (расправляетъ волосы).

Гемороевъ. Объ этомъ ты не можешь судить. Ты въ въ этомъ толку не знаешь...

Люб. Васильевна. И знать не хочу.

Гемогоевъ. Впрочемъ, когда зимой пріъдешь въ Петербургъ, я тебя просв'ящу. Тогда ты совс'ямъ другое заговоришь.

Любовь Васильевна. Ну, хорошо, хорошо, увидимъ... Ты вотъ мнѣ скажи что: ты серьезно ѣдешь въ Парижъ?

Гемороевъ. Да.

Любовь Васильевна. Паша (обнимает вего)!

Гемороввъ. Послушай, Люба, задушишь! Ну, что ты кричишь—чтобъ услыхали?—этого только не доставало.

Лювовь Васильевна. И не гръхъ это тебъ? Паша!.. Въдь я полгода съ тобой не видалась. Ну, куда ты тащинься!..

Гемороевъ. Кавъ вуда?—въ Парижъ... Ну, да объ этомъ послъ—въдь я не завтра же ъду. Теперь вотъ что.

Любовь Васильевна. (цалует его и смпется).— Ну, воть спасибо. Тавъ ты остаешься?

Гемороевъ. Ты слушай, что я говорю...

Любовь Васильевна. Слушаю, слушаю; что ты все сердишься?

Гемороевъ. Да какъ же не сердиться: помилуй, ма-

тушка! Кричишь, точно на сто версть кругомъ никого нътъ. Потомъ, сегодня же, въ первый день, чуть-чуть сцены не сдълала.

Любовь Васильевна. Когда?

Гемороевъ. Это очень мило: вогда? — вогда я тебъ сказалъ, что не могу ъхать кататься. А ты губы надуваеть. Ну, сообрази ты это: пріъхалъ я въ старикудядъ, и сейчасъ же ъду кататься съ его молоденькой женой. Въдь это только круглый дуравъ не догадается. Нътъ, ты, пожалуйста, будь осторожнъе.

Любовь Васильевна (смпется). Ну, я не буду. Ну, не сердись только.

Гемороєвъ. Садись, пожалуйста, онъ въдь сейчасъ придетъ.

Любовь Васильевна (отходит и садится). Паша! Гемороевъ. Ну!

Любовь Васильевна. Какъ же я рада тебъ! (при-поднимается и оглядывается).

Гемороввъ. Не вставай, пожалуйста, я тебя прошу. Любовь Васильевна. Ну, ты подойди во мнъ.

Гемороевъ (смпется). Да это развъ не все равно будетъ?

Любовь Васильевна (шопотомз). Пашка... Пашка, мой хорошій.

Гемороевъ. Ты точно вотъ-вотъ сейчасъ выпущенная институтка... Послушай, скажи мнъ, что онъ за чепуху такую несъ? что онъ хочетъ сдълать?

Любовь Васильевна. А, да ничего больше... Хочеть онъ... вотъ видишь... И Сычуговъ тоже... Ну, хотять сблизить сословія... Ты понимаещь?

Гемороевъ. Чортъ знаеть, что такое!.. Любовь Васильевна. Идеть!..

#### явленіе пятое.

## Тв же и Пуныринь (съ тетрадкой).

Пупыринъ. Вотъ это мои завътки.

Гемороввъ (перелистывает»). Да это цълая диссертанія.

Пупыринъ. Не вся тетрадь. Вотъ только до этихъ поръ (показывает»), а то замътки о нигилистахъ.

Гемороевъ. Ну, это во всякомъ случав... въдь не сейчасъ же?..

Пупыринъ. Разумбется!

Гемороевъ (кладет тетрадку). А то я усталь (зъвает, входит лакей).

Лакей. Лошадь, ваше-ство, готова.

Любовь Васильевна. А! готова! сейчась (встаеть).

Пупыринъ. Какую это осъдлали? Горностая?

Лакей. Точно такъ-съ.

Пупыринъ. Ужь ты сломишь себѣ шею! Пожалуйста, возвращайся скорѣе, да не скачи такъ безумно. Просто души нѣтъ. Ну, помилуй Богъ, упадешь... Цыпка! поцѣлуй меня...

Любовь Васильевна. Послъ! (идета и ва дверяха сталкиваетса са Золотухиныма).

#### ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

# Тѣ же и Золотухинъ.

Лювовь Васильевна. Ахъ! здравствуйте. Что это вы такъ рано?

Золотухинъ. Bon jour. А вы вуда спѣшите? Вѣрно вататься?

Любовь Васильевна. Да. Я сейчась же назадъ, минутъ черезъ двадцать. Золотухинъ (къ Пупырину). Воп jour. А я былъ сейчасъ у себя на куторъ—на этомъ, знаете, что возлъ васъ,—вспомнилъ, что и вы рано встаете—и завернулъ на минуточку. Вы простите, что я такъ рано?..

Пупыринъ. Какъ вамъ не стыдно это говорить. Я всегда радъ. Чаю хотите?

Золотухинъ. Пожалуйста (усаживается, вставляет вт глазт стеклышко. Потоми вдруги вскакиваети). Поль, кого я вижу! Ты какъ туть! Давно?..

Гемороввъ (линиво поднимается). А я въдь совсъмъ бы тебя не узналъ, еслибы ты не заговорилъ. (Обнимаются).

Золотухинъ. Давно ты здёсь? Воть встрёча-то! Гемороевъ. Только сейчасъ пріёхаль.

Пупыринъ. Я и не зналъ, что вы знакомы. Очень радъ.

Золотухинъ. Помилуйте! Товарищи. Ты въ кому же прібхаль? Сюда собственно?

Гемороевъ. А вотъ въ дядъ.

Золотухинъ. И на долго?

Гемороевъ. Н... н... втъ, на неделю, на двъ...

Золотухинъ. Ко мнё обёдать сегодня, пожалуйста. Я вёдь всего пять верстъ отсюда. Пожалуйста же.

Гемороевъ. Хорошо. Спасибо. Только сегодня едвали: усталъ. Завтра.

Золотухинъ (протягивает руку). Такъ это ужь върно?

Гемороевъ. Върно. Ну, что ты тутъ подълываешь? Золотухинъ. Работаемъ! Въ навозъ возимся! Землю пашемъ!

Гемороевъ. То-то ты въ этакомъ одбяньи-то...

Золотухинъ. А! Еслибъ ты зналъ, какъ народъ это цѣнитъ. Какъ онъ на это смотритъ! Это необходимо... Ну, что наши?

Гемороевъ. Знаешь, это къ тебъ идетъ. Серьезно.

Золотухинъ. Здъсь, mon cher, не до того, что идетъ, что нейдетъ — некогда. Здъсь польза и польза, работа, работа и работа! Ну, скажи же, что наши?

Гемороевъ. Да ничего, живутъ.

Золотухинъ. Все, значить, по старому?

Гемороевъ. Да.

Золотухинъ. А мы вотъ съ твоимъ дядющкой хло-почемъ здёсь. (Къ Пупырину) Вы говорили ему?

Пупыринъ. Какъ же. Я ему воть и замътки мои далъ прочитать.

Золотухинъ. А, знаю, читалъ. Ты прочти, Поль. Это, я тебъ скажу!.. (Входите лакей).

Лакей. Семь часовь, ваше-ство.

Гемороевъ. Что такое?

Лакей. Семь часовъ-съ.

Гемороевъ. Что это значить?

Пупыринъ. Я въ это время всегда гимнастикой за-

Золотухинъ. Ну, воть и прекрасно. Вы пойдете заниматься, а мы съ нимъ ко мнъ поъдемъ. У меня шарабанъ тутъ.

Пупыринъ. Куда? Нътъ, погодите. Сейчасъ Люба прівдетъ. Я въдь всего на полчаса. Сегодня у меня будуть упражненія въ исполинскихъ шагахъ. Пожалуйста, подождите; онъ ужь къ вамъ завтра.

Золотухинъ. Ну, хорошо. Извольте.

Пупыринъ. Пожалуйста же. Я вонъ тамъ буду. (Указывает в садъ). У меня тамъ все это устроено. (Уходитъ).

## ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

## Тв же кромв Пупырина.

Гемороевъ. Послушай, Левъ... Что это вы здѣсь затѣваете? Онъ чортъ знаетъ, что мнѣ несъ.

Золотухинъ. А! это необходимо. Ты поддержи его въ этомъ. Изволишь видёть, — дёло вотъ въ чемъ. 4-го іюля—вёроятно ты знаешь—онъ имянинникъ. Въ этотъ день онъ хочетъ собрать своихъ мужиковъ, пригласить сосёдей. Будетъ общій столъ. И такимъ образомъ будетъ положено начало сближенію сословій — сліянію... Ну, да къ тому же, какъ хочешь, все-таки и развлеченье. Здёсь вёдь пропасть соберется. Нётъ, это можетъ выйти очень мило. Здёсь есть, въ уёздё, два, три очень... такихъ (вертитъ пальцами)... пикантныхъ личика. Они, разумёется, будутъ.

Гемороевъ. Да! А я вѣдь думалъ, что это что нибудь серьезное затѣвается, демонстрація какая нибудь.

Золотухинъ. О, нѣтъ. Глупости... т. е. впрочемъ, отчасти, разумѣется, и демонстрація. Въ основаніи мысль дѣльная! Въ высшей степени... Ты знаешь положеніе дѣлъ? Знаешь, до чего здѣсь дошло?.. Мы теперь переживаемъ критическій моментъ! Мы рискуемъ утратить всякое значеніе. Намъ необходима почва—опора! Знаешь, какой здѣсь недавно случай былъ?

Гемороевъ. Это что, колокольчики-то?

Золотухинъ. Да! Ну, какова исторія? Ты ужь знаешь?!..

Гемороевъ. Послушай: въдь это глупо... это скандалъ! Связать земство съ колокольчиками—это въдь чортъ знаетъ что!..

Золотухинъ. Я совершенно съ тобою согласенъ...

Но ты пронивни въ самую сущность; ты пойми первичныя причины! Въдь это что значить? Это значить: плевать я на васъ хочу! И вто же это дълаеть?.. А потомъ воть эта опять исторія... съ Рыбнивовымь? ты не слыхаль?

Гемороевъ. Нѣтъ, что такое?

Золотухинъ. О! это ужь оскорбленіе! Есть здёсь нёкто Рыбниковъ. Очень богатый человёкъ, но оригиналь,—въ высшей степени оригиналь... И этакій, знаешь, англоманъ—пропасть странностей! Между прочимъ, если кто напомнитъ ему о долгё—онъ тому ни за что не заплатитъ раньше года. Ну, коть что кочешь—не отдастъ да и баста! Говорю тебъ, оригиналъ! Былъ онъ долженъ какому-то Подкопаеву, рыбному торговцу, руб. 500 за осетрину, за стерлядей и, разумъется, въ свое время уплатилъ бы. Но нужно было этому дураку явиться въ Рыбникову. Тотъ, конечно, его прогналъ. Пошло дъло... Ну, какъ бы ты думалъ, чъмъ кончилось?..

Гемороевъ. Почемъ-же я знаю!

Золотухинъ. Прівхаль исправникъ—Рыбникова въ это время не было дома—велёль отворить каретный сарай... выдвинуть коляску—совершенно новенькая, съ мъсацъ какъ изъ Вёны привезли—и тутъ же съ аукціона продаль ее мёщанамъ, за шестьсотъ руб.; 500 отдалъ Подкопаеву, а остальные, подъ росписку, сдаль управляющему. Вёдь вотъ до чего дошло!

Гемороевъ. То-то онъ миѣ толковаль о неуваженіи, что въ грошъ не чтутъ!..

Золотухинъ. Самъ видишь, что это за безобразіе: прівзжаетъ исправникъ — замёть, какая наглость! — и распоряжается...

Гемороввъ. Послушай. Рыбниковъ, по моему, кругомъ виноватъ. Въдь мало-ли у насъ какихъ странностей можетъ быть...

Золотухинъ. Что-жь изъ этого? Ну, прівзжай въ нему

исправникъ разъ, два, три наконецъ, а то прислалъ какую-то повъстку, и затъмъ самъ ужь съ понятыми, съ мъщанами... Въ лицъ Рыбникова мы оскорблены всъ. Это можетъ и съ тобой, и со мной случиться...

Гемороевъ. Да, ну воть въ этомъ смыслъ...

Золотухинъ. Нътъ, ты поддержи дядюшву-то...

Гемороевъ. Да мив чтожь? Очень радъ.

Золотухинъ. Ахъ, какъ онъ тогда горячился... Вѣдь онъ объ этой исторіи къ князю Петру писалъ. Онъ однако страшно раздражителенъ у тебя... Ты знаешь... того... il est des rouges...

Гемороевъ. И знаешь причину?

Золотухинъ. Нетъ, что такое?

Гемороєвъ. Это преуморительная исторія. Вѣдь ты, конечно, замѣтилъ—онъ страшно глупъ?

Золотухинъ. То есть... ну... гм... (смпется).

Гемороевъ. Ничего не "то есть", а просто дуравъ.

Золотухинъ. А все-таки онъ добрый старикъ; а потомъ твоя тетушка (цалуето пальцы).

Гемороевъ. Да. Ну, да въдь это ужъ другой вопросъ. Только... слушай-же. Въдь онъ—ты слышалъ, можетъ быть—во времена оно былъ важная особа. И былъ онъ гдъ-то на ревизіи. Его и пригласили присутствовать при отливкъ соборнаго колокола. Ты знаешь, въдь въ это время, въ котелъ съ мъдью бросаютъ серебряныя деньги, чтобъ колоколъ звучнъе вышелъ, а онъ, съ дуру, возьми да и брось въ котелъ сторублевую ассигнацію.

Золотухинъ. Что ты? Помилуй. Въдь это...

Гемороввъ. Увъряю тебя. Онъ страшно глупъ... Ну, когда огласилась эта исторія, его сейчасъ-же вонъ, разумъется... Съ тъхъ поръ онъ и въ оппозиціи.

Золотухинъ. Это однако ужасно... Да ты вавъ въ нему попалъ сюда?

Гемороевъ. Очень просто. Я вду въ Парижъ... Моя

мать—его родная сестра; ну, она и пристала ко миѣ, чтобъ я прежде къ нему заѣхалъ. Да это бы все вздоръ— в бы отвертѣлся... Я собственно... Левъ! не болтать смотри!..

Золотухинъ. Ну, вотъ, что за глупости.

Гемороевъ. Я къ Любъ прівхалъ... Она славная дъвчонка. Онъ съ нею въ прошломъ году въ Петербургъ зимою былъ. Я тогда и сошеля. Она мнъ до извъстной степени нравится...

Золотухинъ. Да, такъ вотъ что!... А это видълъ? посмотри-ка! (Указывает з на быгающаго в дали Пупырина).

Гемороевъ. Ужасно. И все бодриться. Я воображаю, какое ей мученье жить съ нимъ. И онъ въдь эдакій сладенькій—все лъзетъ цъловаться... раздражаетъ ее... Вотъ и сейчасъ, при мнъ, тоже.

Золотухинъ. Смотри, какъ бы онъ васъ...

Гемороевъ. Не его ума дъло.

Золотухинъ. Ну, а какъ вдругъ да она...

Гемороевъ. Такъ что-жь? мужъ-и баста.

Золотухинъ. Ха, ха, ха... Это мило!

Гемороевъ. Она довольно ловко ведетъ себя. Я даже отъ нея этого не ожидалъ.

Золотухинъ. Въдь она очень неглупа.

Гемороевъ. Гм... не сважу. Мнѣ больше всего нравится въ ней эдакая свѣжесть какая-то... Въ Петербургѣ такого товару мало... и потомъ она удивительно наивна... что ни скажи—всему вѣритъ.

Золотухинъ. Институтка.

Гемороевъ. Институтки мнъ нравятся... только надоъдаютъ скоро... плаксы—вотъ что скверно... А эта наивность... дъйствительно, пожалуй...

Золотухинъ. Это первое условіе. Женщина должна быть наивна. Должна върить. Она должна быть даже немного суевърна... словомъ, она должна быть женщиной.

Гемороевъ. Нътъ, я въдь этихъ сладостей тоже не люблю. По моему она должна быть прежде всего тъло. Въ этомъ случав я совершенно согласенъ съ Базаровымъ.

Золотухинъ. А! нигилистъ! понимаемъ!

Гемороевъ. Нисколько. Ты меня совсемъ не понимаешь. Все, что теперь пишутъ эти... всё эти господа... о женскомъ труде и объ этихъ работницахъ женщинахъ—это все вздоръ, чепуха. Они непоследовательны... Если женщина—тело, надо его беречь, а не изнурять работой.

Золотухинъ. Но въдь это трудъ во имя свободы.

Гемороевъ. Вздоръ. Свобода свободой. Я развъ говорю объ угнетения? Я первый выпью за свободу женщинъ, но не за работу женщинъ.

Золотухинъ. Да въдь теперь все пишутъ, что въ работъ свобода...

Гемороевъ. Вздоръ и это. Въ работъ свобода! Софизмъ. Да самъ-то ты развъ этого не можешь понять? Если въ работъ свобода — въ чемъ же тогда неволя? Въ свободъ? Зачъмъ же эти господа такъ кричали объ освобождении крестьянъ? Логики нътъ. Если освободили мужиковъ, то ужь конечно слъдуетъ освободить женщинъ. По моему свобода въ свободъ.

Золотухинъ. Это разумъется... Но видишь, не помню, чья это статья... тамъ какъ-то выходило такъ, что въдь дъйствительно... въ работъ свобода... Можетъ, впрочемъ, это въ самомъ дълъ софизмъ?

Гемороевъ. Ну, конечно. Да наконецъ и пора эта прошла... Теперь въ обществъ на это уже стали иначе смотръть... поняли, что это такое... поняли, къ чему это ведетъ (тянется и эпваетъ). А! чортъ!.. спать хочется... ты рано встаешь?..

Золотухинъ. По правдъ сказать—очень ръдко. Впрочемъ, эту ночь я тоже въдь не спалъ... Я твоему дя-

дюшев совраль, когда сказаль, что вду съ кутора. Я у Рыбникова быль.

Гемороевъ. Зачёмъ же ты совралъ? Ему какое дёло, гдё ты былъ?

Золотухинъ. Неловко. Сталъ бы разспрашивать, а тамъ нынче такая ночь была воробьиная. Э, жаль, что тебя не было!..

Гемороевъ. Да что такое тамъ было?

Золотухинъ. Какъ это тебъ объяснить?.. это—вечеръ на воздухъ. Вышло великолъпно. Все это онъ устроилъ въ саду, въ зелени... За ръкой музыка. Всъ эти красавицы... одного газа пошло до трехъ тысячъ аршинъ... Что-жь! Человъкъ онъ—богатый, дътей у него нътъ, для кого-жь ему беречь? Жаль, что тебя не было... Вышло все очень мило... (За кулисами слышится голост Любови Васильевны: "Завтракать несите, пожалуйста, поскоръй").

#### ЯВЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.

Тв же и Любовь Васильевна (въ строй амазонкт).

Люв. Васил. Фу, какъ я устала! Жара какая... А вы все еще чай пьете? А Андрей Ивановичъ гдъ-жь?

Гемороевъ. Не знаю. Онъ все тамъ (указываета).

Люб. Васил. Это върно опять исполинские шаги? Золотухинъ. Да. Онъ такъ и намъ сказалъ.

Люб. Васил. Ужь я знаю (снимает шляпку и поправляет волосы). Ну, а вы что-жь туть дёлали?

Золотухинъ. А мы все наговориться не можемъ. Въдь мы старинные пріятели, товарищи по училищу. Все старое вспоминаемъ.

Люб. Вас. Товарищи? А я и не знала! Гемороевъ. Не върьте, онъ все лжетъ. Мы не старину вспоминали, а онъ разсказываль, какъ онъ эту ночь провелъ.

Золотухинъ. Послушай, Поль! Что ты... вздоръ... перестань... ну, что это?

Гемороевъ. Что за глупости! отчего-жь не разсказать? Я же объщаль ей посвятить ее во всъ тайны жизни...

Люб. Васил. Ахъ, нётъ, Поль, ради Бога... Это опять какія нибудь сальности...

Гемороевъ. Какія тамъ сальности? — Это апоесова влассической жизни...

Люб. Васил. Поль, ради Бога!.. (exodums лакей св закуской на поднось). Послушай, принеси мив воды...

Золотухинъ. Вонъ Андрей Ивановичъ (генерал опять начинает в былать).

Люв. Васил. Ахъ, какой ужасъ! Какъ это ему не надобсть?..

Гемороевъ. Супружескую жизнь любитъ—хочеть силенки поддержать.

Люв. Васил. Позовите его пожалуйста. Кривните.

Золотухинъ. Какъ же кричать — онъ обидится!

Люб. Васил. Э, глупости... ну, вы, племянникъ!

Гемороевъ. Голосу, тетушка, нътъ...

Люб. Васил. А! какой вздоръ... Андрей Ивановичъ!!!...

Гемороевъ. Погромче, въдь онъ не слышитъ...

Люб. Васил. Да если я не могу громко?

Гемороввъ. Ну, въ такомъ случав потише и басомъ...

Люб. Басил. Котораго у меня нътъ.

Гемороевъ. Ну, теноромъ, альтомъ—это все равно. Да, наконецъ, зачъмъ онъ вамъ нуженъ? Пусть онъ себъ бъгаетъ да бъгаетъ.

Люб. Васил. Что это, Поль?! (Кричитг). Ку-ша-а-ть!... (Голосг срывается и она смъется. Гемороевг сг Золо-тухиными тоже хохочути и аплодируют»).

# ДЪЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Місто дійствія тоть же балконь.

#### ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

У стола, въ креслахъ, седетъ Генороввъ и печатаетъ письма. Время отъ времене пускаетъ сигарний димокъ и прихлебиваетъ кофе изъ чашки. Тутъ же, возгъ, седетъ и Пупиринъ съ женою. Пупиринъ держитъ на рукахъ мотокъ красной шерсти, которую размативаетъ Любовъ Васильвина. Гемороввъ въ изящномъ свътломъ пиджакъ, Пупиринъ въ томъ же костюмъ. Любовъ Васильвина въ съромъ шолковомъ платъъ, съ бъленькими рукавчиками и воротничкомъ.

Люв. Васил. А! да держи же хорошенько!..

Пуныринъ. Цыпка! Да какъ же еще? Я не умъю...

Люк. Васил. Такъ зачёмъ же было браться?..

Пуныринъ. Да развѣ это такая ужь премудрость?

Люв. Васил. Стало быть премудрость...

Пунычинъ. Цыпка! Ну, за что же сердиться?.. Поцълуй меня...

Люв. Васил. Послъ...

Пунычинъ. Я теперь хочу.

Люв. Васил. А я не хочу.

Пупыринъ. У, шалунья...

Люв. Васил. Да держите же хорошенько...

Пупыринъ. Поцелуй...

Люв. Васил. (бросает клубокт и бъжитт). Господи, Господи!.. Что это за мучење!..

Пупыринъ. У, глупенькая. Ну, куда же ты, цыпка? (Подбирает клубокт и шерсть и бъжит за ней).

Гемороевъ (одинг). Эвой осель!.. (Насвистывает folichons, и продолжает печатать).

## ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

## Пуныринъ и Гемороевъ.

Пупыринъ (входита и улыбается). Сердита... заперлась... не пускаетъ...

Гемороввъ. Ну, а шерсть-то вы какъ же ей отдали? Пупыринъ. Черезъ горничную... Вотъ, Паша, я тебъ скажу, амурчикъ-то!..

Гемороевъ. Кто, горничная-то?

Пупыринъ. Да, это, я тебъ скажу... (дплаеть ручкой).

Гемороевъ. А вы ходокъ развъ по этой части?

Пупыринъ. Я, Паша, по всёмъ частямъ... Ты думалъ, что я старикъ, такъ ужь и...

Гемороевъ. Это, однако, надо тетушкѣ сообщить... Пупыринъ. Что за глупости! Ты вѣдь, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ... я такъ только...

Гемороевъ. Да я знаю, я шучу...

Пупыринъ. Что ты знаешь?.. Ты думаешь, что если кто ужь старикъ...

Гемороевъ. Послушайте. И часто-таки у васъ бываютъ подобныя сцены?

Пупыринъ. Кавія ты глупости спрашиваешь? Это я не знаю, что съ ней сделалось!

Гемороевъ. Я вамъ, пожалуй, могу объяснить это. Тетушвъ который годъ?

Пупыринъ. Двадцать-два будеть семнадцатаго сентября.

Гемороевъ. А вамъ?

Пупыринъ. Это что за вопросъ?

Гемороевъ. Самый обыкновенный.

Пупыринъ. Мнъ въ мат было шестьдесять-два.

Гемороевъ. И вы не понимаете, что съ ней дълается?

Пупыринъ. Ахъ, перестань, пожалуйста. Поговоримъ лучше объ дълъ... я хотълъ попросить тебя объ дълъ.

Гемороввъ. Что такое?..

Пупыринъ. А вотъ что: нельзя ли будетъ тебъ тогда, во время объда... понимаеть, послъ жаркого что-ль... Ты вдругъ эдакъ встань и скажи что-нибудь? а?

Гемороевъ. Да что-жь сказать-то?

Пупыринъ. Ахъ, Боже мой, ну, мало ли что? Ну, что-нибудь. Ну, скажи отъ меня, что я всегда готовъ... что все, что только отъ меня зависитъ... Понимаешь, что-нибудь въ этомъ родъ.

1'ємороєвъ. А вы сами чтожь? мив неловко: вы налицо, а я буду отъ васъ говорить.

11 гимринъ. Ну, ты это отъ себя скажи, да и меня какъ-нибудь тоже сюда, понимаеть, а?..

Гимороквъ. Пожалуй.

Пупыринъ. Ну, и объ женщинахъ тоже что-нибудь снажи... Это ты ужь отъ нея (указывает головой на дверь, въ которую ушла Люб. Вас.).

І'ямороввъ. А объ женщинахъ что-жь?

Пупыринъ. Въдь ты же говоришь, что ихъ необходимо пригласить?

Гемороевъ. Такъ что-жь изъ этого?

Пупыринъ. Какъ что? Мало ли что? Скажи, напримъръ: что такое женщина?.. И въ самомъ дълъ, отчего жь имъ и не дать правъ? Я говорю тебъ—все это въдь надо будетъ растолковать, разъяснить, зачъмъ онъ попали сюда...

Гемороевъ. Пожалуй (звонита).

Пупыринъ. Ты мнѣ сдѣлаешь этимъ большое удовольствіе...

Гемороевъ. Хорошо, извольте. (*Входита лакей*). Ступай въ контору, и скажи тамъ, чтобъ всѣ эти письма сейчасъ же разослали по адресамъ. Да пошли кого-нибудь на деревню за старостой, чтобъ онъ сюда ко мнѣ сейчасъ же пришелъ...

Пупыринъ. Это что-жь, ты хочешь ему объ народъ сказать?..

Гемогоевъ. Да, надо это все заблаговременно. Скажу ему, чтобъ онъ сюда ихъ собралъ; я имъ самъ все растолкую.

Пупыринъ. Ты это хорошо придумалъ. Я тебъ говорю: невъжество страшное. (Лакей появляется опять).

Лакей. Сергей Петровичъ Сычуговъ.

Пупыринъ. Зови же (оправляет парикт и бодрится). Это нашъ премьеръ. Образованный, совершенно современный человъвъ. Либералъ... члепъ англійскаго клуба. По зимамъ постоянно въ Москвъ живетъ.

#### ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

**Тъ же и Сычуговъ** (въ рукахъ у него фуражка съ краснымъ околышемъ).

Сычуговъ. Здравствуйте!

Пупыринъ. А! Здравствуйте. Какъ же мив сказали, что вы въ городв?..

Сычуговъ. Былъ. Я вчера только вернулся.

Пупыринъ. Какія тамъ новости?..

Сычуговъ. Новаго много. Губернатора ждутъ на ревизію... Ну, объ Шмелевой вы конечно ужь слышали?

Пупыринъ. Нѣтъ; что такое?

Сычуговъ. Ахъ, это ужасная вещь! Представьте, вотъ уже второй разъ двойни родитъ. И замътъте, только два года замужемъ. Мужъ въ отчаяніи: конца не предвидитъ потомству.

Гемороевъ. Что это за свинья?

Сычуговъ. Наша исправничиха.

Пупыринъ. Слышишь! Не женись, Паша. Не совътую. Xa, xa!

Гемороевъ. Отчего же? Я знаю и совершенно въ другомъ родъ примъры.

Пупыринъ. Если это намекъ на меня, то я тебъ скажу, что у меня еще очень легко можеть быть и сынъ, и дочь. Я всего еще только второй годъ женатъ.

Гемороевъ. Я увъренъ, что очень можеть быть.

Сычуговъ. Тогда, надъюсь, я кумъ?... а?

Пупыринъ (жемет руку). Разумбется.

Сычуговъ. Ха, ха, ха... Любовь Васильевна гдв жь? дома?

Пупыринъ. Она что-то не такъ здорова.

Сычуговъ. Что-жь, однако, съ ней?..

Пупыринъ. Такъ, пустяки. Голова что-то. Она сейчасъ все время съ нами тутъ сидъла. Паша! мой другъ, позови ее, сдълай одолжение. (Гемороевз уходитз).

#### ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

# Пупыринь и Сытуговъ.

Сычуговъ. Кто этотъ молодой человекъ?

Пупыринъ. Мой племянникъ, Гемороевъ.

Сычуговъ. Познакомьте пожалуйста... Ну, а вы что разскажете? Что наше дъло?

Пупыринъ. Идетъ. Готовимъ. Хлопотъ пропасть. Паша такое въ этомъ живое участіе принимаетъ.

Сычиговъ. Въ городъ, куда ни прівдешь, только объ этомъ и говорять.

Пупыринъ. Что-жь говорять?

Сычуговъ. Всѣ въ восторгѣ. Исключая, впрочемъ, Болотникова.

Пупыринъ. А онъ что?

Сычуговъ. Ну, говоритъ, что это шутовство, глу-

пость... Да на него что-жь смотрёть? Вы вёдь знаете, что такое Болотниковъ!

Пупыринъ. Я одного понять не могу, какъ могъ онъ попасть въ посредники! Можно ли терпъть на служоъ подобныхъ людей? Это язва!

Сычуговъ. Если бы вы видёли, что онъ на съёздё дёлаетъ?

Пупыринъ. Какъ же вы его терпите?

Сычуговъ. Да ничего съ нимъ не подължешь—уменъ!

### явленіе пятое.

#### Твже и Гемороевъ.

Гемороевъ. Она платье примъряетъ... придетъ.

Пупыринъ. Мой племянникъ, Павелъ Николаевичъ Гемороевъ... Нашъ предводитель, Сергъй Петровичъ Сычуговъ.

Сычуговъ. Очень радъ. На долго въ наши края?

Гемороевъ. Не знаю... нетъ, я скоро долженъ вкать.

Сычуговъ. Вы прямо изъ Петербурга?

Гемороевъ. Да.

Сычуговъ. Что привезли оттуда новенькаго, хорошенькаго?

Гемороевъ. Да ничего особеннаго.

Сычуговъ. Такъ и должно быть! Теперь вся жизнь перешла изъ Москвы и Петербурга въ провинцію, въ деревню. Теперь мы работаемъ, теперь за нами очередь. Довольно мы лежали!.. Вы, конечно, ужь слышали о намъреніяхъ вашего дядющки?

Гемороевъ. Какъ же, онъ мит говорилъ.

Сычуговъ. Блестящая мысль! Мы должны это сдёлать. Мы должны показать, что и въ нашемъ далекомъ уголей.

вращаются тѣ же идеи... Разумѣется, еще многіе не съумѣють оцѣнить всей важности подобныхъ явленій, но, по крайней мѣрѣ, все лучшее, все, что называется солью земли, что всегда стояло въ челѣ... Даже, я вамъ скажу, ужь не далеко то время, когда... понимаете?.. когда... нашъ богатырь проснется! Онъ теперь потягивается... А чудный это будетъ моменть!

Гемороевъ. Мм... да, конечно...

Пупыринъ. Торжественный моментъ! Необходимо! Я уже давно ръшилъ. Я готовъ жертвовать.

Сычуговъ (закуривая сигару). Знаете, я иногда, послъ объда, сижу у себя на балконъ, курю вотъ эдакъ сигару, гляжу, какъ обозы идуть... или вотъ снопы везутъ... и думаю: "что еслибы этотъ народъ пробудить къ жизни, къ дъятельности?"

Пупыринъ. Лѣнь. Ужасная лѣнь! Какая въ этомъ случаѣ разница между нашимъ мужикомъ и, напримѣръ, англійскимъ? Тотъ идетъ за плугомъ, и читаетъ "Таймсъ"!

Гемороввъ. Знаете что? Не вините ихъ такъ строго. Условія совершенно другія! Возьмите, напримѣръ, англійскаго лорда...

Сычуговъ. Разумвется. У насъ людей не умвютъ цвнить. Я съ этимъ совершенно согласенъ.

Пупыринъ. Нътъ-съ, позвольте. Я развъ ихъ осуждаю? Я говорю только, какая разница...

Гемороєвъ. Повторяю вамъ: условія другія... Давно ли у насъ было рабство? Стало быть, мы должны ихъ поднять. Наконецъ, заставить подняться!

Сычуговъ. О!... въ этомъ я съ вами совершенно согласенъ. Я первый говорю: мы должны заявить о себъ. Андрей Ивановичъ... мсье Гемороевъ совершенно посвященъ въ нашъ планъ, то-есть въ самую суть-то? Пружиныто знаетъ?

Пупыринъ. Ну, да... то-есть вотъ мы уже говорили...

Сычуговъ. Нѣтъ-съ, а въ самую суть-то? Такъ-сказать, въ первичныя-то причины?

Пупыринъ. Мм... Нътъ... Ты, Паша, вотъ что: ты, пожалуйста, вопервыхъ, будь серьезнъй, въ тебъ много этого (вертита пальцами) этого... увлечения идеями современности.

Гемороевъ. Что такое вы хотите сказать?... Вы прямо говорите...

Пупыринъ. Я хочу, чтобъ ты меня лучше понялъ. Вотъ видишь, идеи бывають двухъ родовъ: либеральныя и консервативныя... По своему происхожденію, какъ потомокъ Рюрика, ты долженъ защищать идеи консервативныя.

Сычуговъ. Позвольте! Позвольте мив это представить Павлу Николаевичу; я надъ этимъ много работалъ! Я, положа руку на сердце, могу сказать, безкорыстно служу въ этомъ случав нашимъ интересамъ: какъ человъкъ, въ жилахъ котораго течетъ кровь Рюрика, и, наконецъ, какъ удостоенный служить вотъ уже третій срокъ...

Пупыринъ. Паша! ты слушай. Это, я тебъ сважу... отъ этого наша будущность зависитъ. Это—единственный выходъ.

- Гемороевъ. Говорите, говорите: а слушаю.

Сычуговъ. Прежде всего позвольте васъ, Павелъ Николаевичъ, спросить: что такое представляемъ мы изъ себя въ настоящее время? (Ст полминуты молчанія). А за что? Что мы сдёлали? За что?... Развё въ Англіи возможно что либо подобное? Почему? (Все это Сычуговт говоритт важно, серъезно, ст длинными паузами). Мы не противъ освобожденія мужиковъ... освободите ихъ, возьмите ихъ!.. Но наши интересы, наши права... За что?

Гемороевъ (пускаеть дымь и стряхиваеть пепель). Мм... Я не знаю собственно, что же такое?.. Воть и дядя, и Золотухинъ мнъ говорили... Сычуговъ. Нътъ ни одной реформы, ни одного распоряжения, въ которомъ бы не старались, такъ-сказать, привести въ одному знаменателю. Какъ хотите, а это...

Гемороевъ. Прекрасно. Но я опять не понимаю, какъ же все это относится въ тому, что вы затъваете— въ празднику-то? Я въдь, господа, ничего не знаю,— слышу все какіе-то намеки, но положительнаго ничего не добьюсь.

Сычуговъ. Вотъ-съ это-то мы и хотимъ вамъ объяснить. Въ этомъ-то все и завлючается.

Пупыринъ. Ты, Паша, слушай. Тебъ довъряютъ...

Сычуговъ. Да-съ, это... объ этомъ... не следуетъ такъ говорить; отъ этого все зависить. Наше несчастіе, что мы разрознены; собрать насъ нельзя, и потому намъ остается одно—показать, что народъ на нашей стороне, что народъ за насъ!

Гемороевъ. Гм! Это ловко: хотите обмануть и тъхъ, и другихъ...

Сычуговъ. Зачёмъ же вы говорите обмануть? По-

 $\Gamma$  емороевъ. Ну, да, показать не то, что есть.

Сычуговъ. Въ политикъ, молодой человъкъ, безъ этого нельзя.

Гемороевъ. Понимаемъ. То-есть вамъ желательно, чтобы все это потише, потому что если ужь слишкомъ вскачь пойдетъ, такъ, чего добраго, и послъднее уйдетъ на улучшение быта поповъ, мъщанъ и т. д.

Пупыринъ. А развъ нътъ? Именно такъ, именно! Гемороевъ. Слаба шутка-то. Если повсемъстно...

Сычуговъ. Погодите, не вдругъ; только вотъ что я вамъ скажу: есть у насъ нъвто зосподина Болотниковъ...

Гемороевъ. Кто это Болотниковъ?

Сычуговъ. Здёшній мировой посредникъ. Молодой еще человёвъ, кандидатъ.

Гемороевъ. Что жь, нигилисть, что ли?

Сычуговъ. Это язва!... Да, кстати, я и забыль!... Впрочемъ, пожалуйста, чтобъ это между нами осталось... Вы слышали, разыскиваютъ какого-то господина; примъты: черные, длинные волосы, маленькая бородка, худой, высокій—такой же точно вѣдь и Болотниковъ... Ну-съ, такъ вотъ кое-кто и подбиваетъ исправника арестовать его по ошибкъ, по сходству примътъ. Выпустить его, конечно, придется,—но все же скандалъ... Да боится исправникъ-то, поддержки нътъ, какъ бы отвъчать не пришлось...

Пупыринъ. А знаете, это—славная мысль! Я его поддержу. Я къ нему сегодня же напину, чтобъ ожъ на меня разсчитывалъ. Въ случав чего особеннаго, князъ Петръ выручитъ.

Сычуговъ. Въ такомъ случаѣ, онъ на все рискнетъ. Я, впрочемъ, и самъ объщалъ свою поддержку... А его надо, непремънно надо проучить! Это отрава, это язва!

Гемороевъ. Смотрите, господа, осторживе.

Пупыринъ. Что жь можетъ выйдти? Что жь мн $\S$  можетъ сд $\S$ латъ какой-нибудь мальчишка? (Bxodems лакей).

Лакей. Староста пришелъ.

Гемороввъ. А, пришелъ! Ну, хорошо... Мм... Скажи, чтобъ онъ собралъ сюда сейчасъ какъ можно больше бабъ, дёвовъ и мужиковъ, да поскорёй.

Сычуговъ. Зачемъ это они вамъ?

Пупыринъ. Онъ хочеть ихъ нѣсколько подготовить... Я съ вами хотълъ посовътоваться... Не знаю, хорошо ли мы сдълаемъ, если допустимъ къ празднику крестьянскихъ женщинъ... Паша находитъ, что это необходимо...

Сычуговъ. Великолъпная вещы! Это совершенно со-

временно. Ничего! Это будеть даже очень мило. Это придасть празднику нъкоторый поэтическій оттънокъ.

Гемороевъ. По моему, это необходимо...

Иупыринъ. Въдь если безпристрастно посмотръть, и въ самомъ дълъ—что такое женщина? Въдь это такой же человъкъ!..

Сычуговъ. Само собою разумъется... Гм! Только знаете, вотъ что мнъ кажется... я думаю, все-таки слъдуетъ отобрать какихъ поприличнъе... (Смотритъ на часы). Однако, ужь скоро три часа, а моей Анны Ниловны еще нътъ...

Пупыринъ. А развъ она будетъ?

Сычуговъ. Непремённо, мы вмёстё выёхали,—она котёла только въ Недобёжкиной заёхать на минуту. Жара, однако, какая! Фу!..

Пипыринъ. Купаться не хотите ли?

Сычуговъ. А вы?

Иупыринъ. Пожалуй, съ удовольствіемъ (звонить; еходить лакей): Купаться приготовь. Да скажи, чтобъ объдать собирали... Пойдемте же, Сергъй Петровичъ. А ты, Паша?

Гемороевъ. Я не пойду. (Тянется и зъваетъ. Пупыринъ и Сычуювъ уходятъ въ садъ). Пойти развѣ въ Любѣ (осматривается), съ ней повозиться! (Начинаетъ насвистывать, встаетъ и хочетъ идти. Изъ дверей выходитъ Любовъ Васильевна).

# явленіе шестое.

Гемороевъ и Любовь Васильевна.

Гемороевъ. А я было въ тебъ шелъ. Люв. Васил. Гдъ они? Гемороевъ. Купаться ушли. Люв. Вас. А ты что-жь? Гемороевъ. Мит нельзя, —могу простудиться. Лювовь Васильевна. Какъ? Теперь-то? Гемороевъ. Да, теперь-то.

Лювовь Васильевна (подходить къ нему, откидывает пальцами назадъ его волосы, потомъ цълуетъ его въ лобъ). Какой ты, Паша, блъдный. Ты боленъ?

Гемороевъ. Былъ. За то Андреасъ твой такой пухленькій, розовенькій... Какъ онъ дътей хочетъ имъть! Онъ ужь и кумомъ заручился; Сычугова сейчасъ приглашалъ, если у него что родится...

Люб. Васил. Я его видёть не могу! Онъ измучастъ меня!

Гемороевъ. Очень онъ надобять тебъ?... Нътъ, этотъ еще туда-сюда, а я бы тебъ показаль князя Петра, вотъ о которомъ онъ все толкуетъ-то. Это звърь полюбопытнъе твоего. Вообрази себъ: ростомъ еще меньше твоего Андреаса; голова, разумъется, какъ колънка, голая; парикъ его съ кудряшками,—вся рожа въ угряхъ, и нижняя губа ужь не держится, отпадаетъ сама собою.

Люв. Вас. (задумчиво). Нътъ, я не вынесу и года такихъ мученій... Разсказать нельзя всъхъ его гадостей и подлостей! И это каждый божій день съ утра до вечера, съ вечера до утра... Господи!.. (Плачетъ).

Гемороввъ. Послушай, Люба,—ты сама виновата. Лювовь Васильевна. Кто! Я? Я виновата?!... Гемороввъ. Устроиться не умъещь.

Люв. Васил. Какъ же это устроиться?

Гемороевъ. А очень просто.

Люв. Васил. Ничего нельзя сдёлатъ... Я и плакала, и сердилась, и молилась... ничего!

Гемороевъ. Этимъ ты, говорю, не поможешь. Лювовь Васильевна. Что жь мив делать? Гемороевъ. Я тебя научу. Золотухина знаешь? Любовь Васильевна. Ну, знаю.

Гемороевъ. Сойдись съ нимъ.

Люб. Васильевна. Я съ нимъ хороша. Онъ бываетъ у насъ.

Гемороевъ. Ты меня не понимаещь. Я говорю: сойдись съ нимъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ ты со мной сошлась...

Люв. Васильевна. Паша! Паша!.. что ты говоришь! Гемороевъ. Извини. Я въдь этому пуризму не върю.

Люв. Васил. Господи, Господи! (Закрывает лицо руками и плачеть).

Гемороевъ. Кто-то идетъ... перестань... (Любоев Васильевна отворачивается от дверей; входит лакей).

Лакей. Анна Ниловна Сычугова.

Гемороевъ. Зови. Люба, оправься... Ну, довольно. Доказала, что любишь... волосы оправь. (Любовъ Васильевна оправляет волосы, и всклипывает. Проходить съ полминуты молчанія).

# ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Тъ же и Анна Ниловна (въ золотистомъ шелковомъ платъъ).

Анна Ниловна. Ахъ, что это за жара! Здравствуйте. Вопјоиг... и представьте, я вхала въ открытой коляскв! Я сейчасъ два стакана воды у васъ выпила.

Люб. Васил. Да, жарво... Вы незнакомы? Это племянникъ Андрея Иваныча, Павелъ Николаевичъ Гемороевъ.

Анна Нил. Очень рада (рукопожатие); мий объ васъ вчера, знаете, кто говориль? Ну, какъ вы думаете?.. Ну, отгадайте!..

Гемороевъ. Я этого не могу знать.

Анна Нил. Нътъ, вы его знаете. Отгаданте.

Гемороевъ. Да зачъмъ вамъ это непремънно нужно? Ну, кто-жь, Золотухинъ, что ли?

Анна Нил. Да! Ахъ, что это за чудный, что это за дивный молодой человъкъ! Я всегда ему рада! Какъ онъ поетъ!..

Гемороевъ. Кто поетъ? Золотухинъ? Это для меня новость; я помню, прежде онъ только и умъль—чижа да mon père est à Paris.

Анна Нил. Ахъ нътъ, что вы? У него какой голосъ. (Къ Люб. Васил.) А гдъ же наши благовърные?

Люв. Васил. Купаться ушли.

Анна Нил. (къ Гемороеву). Ахъ, что за жара! Я къ вамъ съ просъбой.

Гемороевъ. Что прикажете?

Анна Нил. Велите мив дать стаканъ воды колодной, самой холодной, со льдомъ...

Гемороевъ (звонита). Хорошо-съ.

Анна Нил. Мегсі. (Къ Люб. Васил.). А у Зины опять эти зубы... Ахъ, какъ это мучаетъ ее! Всъ средства мы испытали съ ней. Теперь ужь вотъ что хотимъ сдълать. Здъсь есть гдъ-то, говорятъ, старуха черничка, которая хорошо заговариваетъ зубы... Я ужь за ней послада... (Гемороевъ улыбается). Вы смъетесь? Я, разумъется, и сама этому не върю, но согласитесь—въ природъ есть что-то такое...

Гемороевъ (входить лакей). Конечно-съ, мало-ли чего въ природъ нътъ. (Лакею). Воды подай.

Анна Нил. Знаете, такое необъяснимое.

Гемороевъ. Да-съ, много необъяснимаго.

Анна Нил. Нътъ, не смъйтесь. Не върить этому можно—я сама не върю, но отвергать... (лакей подает воду). А я (обращается къ Люб. Васил.) эти дни все хлопочу. Мнъ хочется въ 4-му сдълать для моей Зи-

наиды Сергвевны русскій востюмь, т. е. не то чтобь сарафань, а понимаете, въ русскомъ стилв. Надо было достать янтарей. Вёдь здёсь, въ глуши, порядочнаго ничего не найдешь. Я ужь насилу выпросила у моего Сергвя Петровича протоволиста опеки, чтобъ послать его въ нашъ губернскій городъ...

Люв. Васил. Ну, что-жь, достали?

Анна Нил. Досталъ. Сергъй Петровичъ ему пригрозилъ—сказалъ, чтобъ безъ янтарей и являться не смълъ... Съ ними въдь нельзя иначе...

Люв. Васил. И хорошіе янтари?

Анна Нил. Не скажу... все же лучше коралловъ. Зина хотъла кораллы надъть — у нея, вы знаете, въдь великолъпные, дивные кораллы; но я ей говорю: Зина, кораллы въдь не русское произведение, а такъ какъ это будетъ праздникъ совершенно русский, народный, такъ какъ-то и неловко... Такъ мы и ръшили послать за янтарями... Ну, а что-жь праздникъ-то? готовится?

Люв. Васил. Да, понемножку. Вензель, фонари — все это ужь сдёлали... Сегодня соберуть муживовь и Поль растолкуеть имъ все это... подготовить, отбереть какихъ поприличнёе...

Анна Нил. Ахъ, это необходимо!

Люв. Васил. У насъ на праздникъ будутъ также въдь и крестьянскія женщины. Это воть Поль настоялъ. Онъ находитъ, что это необходимо, чтобъ поднять ихъ въ глазахъ ихъ мужей, братьевъ.

Анна Нил. Ахъ, какъ это мило! Бъдныя женщины!— наконецъ-то и вамъ даютъ права.

Гемороевъ. Но въдь это такъ естественно... такъ законно...

Анна Нил. Да, но гдё вы найдете здёсь, въ глуши, это равенство? Бёдныя, бёдныя женщины! Ахъ, я благодарю васъ за женщинъ, что вы ихъ вводите въ жизнь... даете права... Зина моя не можетъ глядъть безъ ужаса на этихъ бъдныхъ женщинъ!.. (Съ четверть минуты молчаніе). А я попрошу васъ еще разъ позвонить (Гемороевъ улыбается и звонитъ).

Анна Нил. Вамъ даже смёшно, что я тавъ часто пью?

Гемороевъ. Мнъ важется, это даже вредно... (еходита лакей). Еще подай воды. Постой! Вы не хотите ли квасу?

Анна Нил. Акъ, если можно! Я такъ люблю ввасъ! это нашъ русскій, народный напитокъ!

Гемороевъ. Квасу подай. И въроятно, вы боитесь грому?

Анна Нил. Да. Ужасно! А вы почемъ это знаете? Гемороевъ. Какъ же этого не знать?

Анна Нил. Скажите же.

Гемороевъ. Вамъ это непременно хочется знать?

Анна Нил. Непремънно, я отъ васъ не отстану.

Гемороевъ. Потому, что всё московскія дамы любять квась и боятся грому! (Входите лакей).

Лакей. Кушать готово-съ.

Люв. Васил. А Андрея Иваныча звали?

Лакей. Они ужь дожидаются. (Къ Гемороеву). Муживи собрались у крыльца—прикажете имъ подождать?

Гемороввъ. Зачёмъ ждать? Не нужно. Пошли ихъ сюда, къ балкону. Тетушка, вы меня отъ супа увольте—я все равно его никогда не ёмъ. Я сейчасъ къ вамъ приду. Мнё всего нёсколько словъ.

Люв. Васил. Пойдемте (уходять).

#### ЯВЛЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Гемороевъ, мужики, бабы н дѣвки. (Мужики начинают сходиться къ балкону и снимают шапки. Гемороевъ сидитъ, какъ будто не замъчает ихъ. Потомъ вдругъ встаетъ, опирается на перила и начинаетъ говоритъ).

Гемороевъ. Здравствуйте! Что васъ такъ мало? Староста. Въ полъ всъ—на работъ.

Гемороєвъ. Шапки, шапки пожалуйста надѣвайте. Что это за гнусная привычка!

Староста. Ничего-съ. Мы и такъ постоимъ. Нынче тепло.

Гемороевъ. Не въ простудѣ дѣло, мой другъ. Здѣсь принципъ скверенъ. Это выражаетъ высшую степень униженія. Надѣвайте, надѣвайте! (мужики надъваютъ шапки). М... м... я пригласилъ васъ вотъ зачѣмъ. 4-го іюля мой дядя, а вашъ помѣщикъ, будетъ имянинникъ. Онъ кочетъ въ этотъ день устроить праздникъ.

Староста. Такъ-съ.

Гемороввъ. Но только это будеть праздникъ совсёмъ не такой, какъ обыкновенные ваши праздники, когда все удовольствіе измёряется количествомъ выпитой водки. Дядя имёеть здёсь другую, высшую цёль: онъ кочеть познакомить васъ, такъ сказать, слить съ другой средой, которая выше, образованнёе васъ...

Староста. Такъ-съ.

Гемороевъ. Это оказывается для васъ совершенно необходимымъ, хотя, разумъется, сами вы этого и не можете сознавать. Между вами распространено такое невъжество, такая грубость.

CTAPOCTA. Kx! mm...

Гемороевъ. Повторяю, грубость и невъжество достигли въ вашихъ взаимныхъ отношеніяхъ тъхъ предъ-

ловъ, дальше которыхъ ихъ развитіе не должно быть терпимо.

Староста (снимает шапку). Кх! мы, батюшка, вашей милости не грубили. Развѣ, можетъ, такъ, по глуности какой... это точно можетъ...

Гемороевъ. Шапки, шапки надъвайте! Вы меня не понимаете. Я говорю о грубости, свойственной вообще неразвитой массъ.

Староста. Мы вашей милости, т. е. на счеть грубости какой—ни Боже мой. Потому мы законь держимъ. Пускай ужь лучше гдъ наше пропадаеть. А чтобъ бунтовать—ни-ни! (чешет затылокъ).

Гемороевъ. Да ты слушай, что я говорю. Для того, чтобъ вы могли лучше понять и усвоить все то, что уже давно выработали другіе, вамъ предлагается не мертвая и сухая доктрина, а живой принципъ... Сліяніе съ людьми, стоящими въ челъ русской мысли и прогресса, неоспоримо, принесеть обильные и сочные плоды для васъ, а еще болъе для того покольнія, которое обязано вамъ жизнію... Въ этихъ видахъ, дядя хочетъ пригласить вась въ себъ въ домъ, гдъ вы и будете сидъть въ обществъ его сосъдей, за однимъ общимъ столомъ. Я увъренъ, что вы воспользуетесь этимъ драгоценнымъ для васъ случаемъ и не упустите ничего, что можетъ служить какъ къ вившнему, такъ равно и къ внутреннему облагороженію васъ. Но дядя не можеть васъ пригласить всвхъ. Онъ желаетъ ограничиться числомъ 50. И потому необходимо, чтобы представители ваши были, по возможности, люди благопристойные и порядочные... Съ этой цёлью, наканунё торжества я сберу вась вторично, отберу съ ващимъ старостой по 25 человъкъ обоего пола, и затъмъ на другой день, въ 8 часовъ утра, вы должны будете вновь собраться на берегу ръки, у сада. гдь, захвативъ съ стобою лучшіе національные костюмы,

умоетесь, причешетесь. А послъ объдни начнется и самое торжество... Да! я и забыль вамь сказать. Правительственнаго вліянія здъсь ръшительно нъть. Иниціатива этого дъла принадлежить исключительно дядъ, стало быть и ваша признательность за все должна быть выражена ему одному!.. Ну, теперь до свиданья. Можете идти. Я тоже еще не объдаль (клаплется и хочета идти).

Староста. Кх! ваша милость!

Гемороевъ. Что вамъ угодно? Вы меня звали?

Староста. Нельзя ли насъ ослобонить?.. Дни тавіе рабочіе... В'ёдь этихъ дней годъ ждешь. А д'ёло-то это, по разсчету, въ наши дни приходится.

Гемороевъ. Это что за вздоръ? Что за церемоніи! Что-жь вы хотите, чтобъ васъ самъ дядя пригласилъ? Какъ вамъ не стыдно? Вздоръ, вздоръ!..

Староста. Ужь сдёлайте милость! Мы къ этому непривычны.

Гимороевъ. Вздоръ, вздоръ! (уходита).

# явленіе девятое.

## Мужики.

Староста. Ну, что теперь станешь дёлать? Госп оди, притча какая вышла!

Мужинъ. Надо *самого* просить. Можеть и ослобонить?

Староста. Ни за что... Я ужъ объ этомъ давно прослышаль! Лакеншки сказывали. Все ужь готово.

Мужики (*ипсколько голосов* вдруга). А какъ ослобонить? А то, такъ вотъ какъ повернемъ. Зачтемъ это время въ барскіе дни—да и все!

Мужики. И то! Затввать-то эти штуки мастера, а

все норовать изъ нашихъ дней. Нътъ, не хочешь ли изъ своихъ? Такъ-то!

Староста. И не могите! Посреднивъ что говоралъ? Вы, говорить, плюнте, если малость какая, а бунтовать ни-ни! Въ дуравахъ останетесь!

Мужикъ. Да мы развъ бунтовать?

Староста. Ни-ни! Штрафами-то приващивъ и тавъ ужь дошолъ.

Муживъ. Мыть, говорить, будуть всёхъ; дёвки слышали? мыть, говорить, будуть васъ?

Староста. Сливаться будуть.

Мужики. Сливаться?!

Муживъ. Въдь что, прости Господи, имъ въ головуто лъзетъ! Одно, то-есть непутящее!

Мужики. Главное, не время.

Мужикъ. А имъ что?-сыты!

# ДВЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

 Сцена представляетъ гостинную въ домѣ помѣщика Недобѣжкина. Иманины козяйки. На столѣ стоить закуска, къ которой время отъ времени и прикладываются гости.

## ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Недобъжкинъ, его жена и Пискаревъ.

Недовъжвинъ. Слышали?

Пискаревъ. Какъ же-съ! кто этого не слыхалъ! И это дворянинъ! Чёмъ онъ занимается! Что онъ дёлаетъ! Собираетъ гостей, чтобы унизить ихъ. И это, послё всего этого, дворянинъ!..

Недобъжкинъ. Еще не до того доживемъ... погодите еще годикъ, другой!..

Пискаревъ. Въдь онъ, бестія, какъ сядеть съ тобой рядомъ, нарочно станетъ рыгать, да почесываться. На-же, дескать, что возьмешь?

Недовъжвинъ. Нарочно!—это первое дъло! вакъ объявили тогда эту *симансипацію*, помните? Я вамъ разсказывалъ?

Пискаревъ. Нътъ-съ. Что такое? можетъ и помню, да позапамятовалъ.

Недовъжвинъ. Кавъ же! Это ужасное было дъло! То-есть, что мы вытерпъли! А! (махаетъ рукой). Теперь это позатихло ужь—или мы, что ли, попритерпълись ужь?

Пискаревъ. Притерпълись.

Недовъжкинъ. Да я объ этомъ, кажется, вамъ разсказывалъ?.. какъ Егорка-то передъ окномъ въ шапкъ кодилъ?

Пискаревъ. Ахъ! да-съ, помню!

Недобъжкинъ. Въдь онъ, бестія, разъ десять прошелъ, а самъ прямо такъ въ окна и смотритъ!.. Я отошелъ даже отъ гръха, потому, не вытерплю. А Хавронья Ивановна моя въ слезы!

Пискаревъ. И заплачешь! А то, думаете, нътъ? Особенно дама-то!

Недовъжвина. Да какъ же, помилуйте!.. ходить въ двухъ шагахъ... и на рожъ-то у него словно даже какъбудто написано!

Недовъжкинъ. Посредникъ — дрянь! я тогда говорилъ Болотникову; что жь бы вы думали? — смъется. Объ шапкахъ, говоритъ, въ "Положе ніи" ничего не сказано, а такъ-какъ онъ сдъланы для того, чтобы въ нихъ ходить, а не въ рукахъ носить, то пусть и ходять въ шапкахъ... это посредникъ!..

Пискаревъ. Каналья!

Недобъжкинъ. И въдь сейчасъ узнали, что ничего съ ними нельзя сдълать. Въдь я по этому случаю тогда въ какіе дураки-то вписался.

Пискаревъ. Это въ становому-то посылали? Недовъжкинъ. Да-съ! проглотилъ! Пискаревъ. Ничего не подълаешь!

Недовъжкинъ. Теперь ужь я вотъ что придумалъ. Такъ какъ я ужь знаю свою натуру, поэтому на такихъ условіяхъ и нанимаю: съ боемъ! — одно средство. Приходить какой наниматься, такъ и говорю: уговоръ, братецъ, пуще денегъ. Не обижайся, если когда и въ зубы толкану. За каждую, говорю, зуботычину у меня положено— четвертакъ. Хочешь—нанимайся. Ну, выйдетъ на это въ годъ какихъ-нибудь рублей пять, десять, за то ужь покоенъ. А эти штрафы мнъ ужь надоъло платить. Будь другой какой посредникъ—съ понятіемъ—дъло иное, а съ этимъ ничего не сдълаешь. Одно досадно: народъ на такое условіе все подлецъ одинъ идетъ!..

Пискаревъ. Да что-жь съ этимъ дълать! Свое спокойствіе дороже. Иной разъ — ну, ей-Богу — тысячи бы не пожальлъ, лишь бы смазать хорошенько!.. Да-съ! а тоже дворяне! Какіе мы дворяне? Какіе мы теперь дворяе?! А я опять-таки говорю — сами виноваты! Ну, на что это похоже? Генералъ... старикъ... изъ Петербурга... и что онъ затъваетъ! Вспомните, ахъ, вспомните вашего братца, Тюлюлюя Иваныча!

Недобъжкинъ. А что?

Пискаревъ. Да вёдь онъ въ Севастополё былъ. Это, говоритъ, когда мы миръ подписывали, такъ дали, говоритъ, мнё бумагу, а генералъ ихній, то есть, значитъ французскій, стоитъ тутъ и говоритъ: ну-ка, говоритъ, Тюлюлюй Иванычъ, подмахни-ка, да и съ Богомъ! А онъ, Тюлюлюй-то Иванычъ, говоритъ: нётъ, дудки!—шалишь. Такъ-то съ меня ужь однажды взяли росписку, да по-

томъ насилу и отдулся, сперва дай-ка прочесть. А тотъ не дветь; такъ, говорить, не читавши подписывай. А Тюлюлюй Иванычь-то не будь глупь, да и говорить: ну, чорть съ тобой—не двешь и не надо, давай и такъ подмахну, а то ужъ мнё туть съ вами надоёло. Тотъ съ дуру повёрь, да и дай ему, а Тюлюлюй Иванычь-то дълаеть это значить одинь видъ, что подписываеть, а самъчитаеть: "пункть пятый. Дворянство по всей имперіи уничтожить!" ...Да онъ вамъ развё этого не разсказываль?

Недовъжвинъ. М... м-да! Штува.

Пискаревъ. Сами виноваты! Вёдь воть опять-таки тоть же вашъ братецъ, Тюлюлюй Иванычь—вёдь человёвъ неглупый и ловкій, и все такое... А что сдёлаль? Зачёмъ же, говорю я ему, вы подписывали? Вёдь вы видёли? Что дёлать, говорить, теперь-то и самъ вижу, что глупость сдёлаль, да ужь поздно.

Недовъжкинъ. Правда, что русскій человівъ затылкомъ кріновъ.

Пискаревъ. Да вотъ вы его спросите, онъ самъ все разскажетъ.

Недобъжвинъ. Да нъту его, вотъ уже третій день вуда-то закатился; ныньче, должно быть, прівдетъ.

Пискаревъ. Людей, Григорій Иванычъ, у насъ нътъ—вотъ бъда! Напримъръ, взять хоть изъ военныхъ нътъ ни одного... Ну, на кого вы укажете?

Недобъжвинъ. Никого.

Пискаревъ. Теперь, если взять изъ статскихъ—ну, на кого изъ статскихъ вы укажете?

Недовъжкинъ. Никого...

Пискаревъ. Никого-съ! Я объ этомъ мало развъ передумалъ! Лежишь иногда ночью—не спится, и думаешь: нътъ ли у насъ въ Россіи такого человъка? думаешь, думаешь—нътъ!.. Даже, доложу я вамъ, именъ-то такихъ нътъ, какъ прежде было... Ей-богу! Вотъ хотъ

бы, напримёръ, это имячко: Наполеонъ. На-полё-онъ! Багратіонъ. Богъ-рати-онъ! Дибичъ. Ди-бичъ!..

Недовъжкинъ. Наполеонъ-то есть и теперь, только не нашъ.

Пискаревъ (лукаво). А что, Григорій Иванычь, я хочу васъ спросить, вы побдете въ этому?

Недобъжкинъ. Къ генералу-то?

Пискаревъ. Да-съ.

Недобъжкинъ. А вы?

Пискаревъ. Да что жь я стану одинъ-то дълать? Что жь я одинъ-то противъ всъхъ сдълаю?

Недобъжвинъ. Такъ вы, стало быть, повдете?

Пискаревъ. А вы?

Недовъжкинъ. Мм... w... Если не повду... положимъ... я одинъ...

Пискаревъ. Таксъ-съ. Положимъ, вы одни...

Недобъжкинъ. Ну, если я одинъ? А вы, стало быть, побдете?

Пискаревъ. Я, то-есть такъ для примъра... говорю. Положимъ вы одни...

Недобъжвинъ. Ну, а на самомъ-то дълъ?

Пискаревъ. Да мы прежде предположимъ.

Недобъжвинъ. Нътъ, вы мнъ скажите прежде: вы поъдете?

Пискаревъ. А вы?

Недовъжкинъ. Я?.. гм... я...

Пискаревъ. Такъ-то и я-съ!

#### явление второе.

Жена Пискарева, сынь и дочь ихъ. (Пискарева поминутно встает и оправляет платье на дочери. Здороваются; кланяются. Хозяйка угощает пирогомз).

Пискарева (еходить). Здравствуйте! Пискаревь. Что это вы такъ долго не вхали—а? Писварева. Ахъ, мой дружочевъ, какъ это я буду тебъ разсказывать—почему? Ну, встрътилось маленькое затруднение въ туалетъ твоей дочери (говоритз что-то шопотомз жень Недобъжкина. Та улыбается. Пискарева показываетъ что-то руками. Аполлонъ между тъмз ищетъ вдохновения въ поръкой" и въ хересъ).

Пискаревъ. Ужь у этихъ дамъ!.. о-о!..

Пискарева. А вы-то, мужчины!—знаемъ мы васъ!

Пискаревъ. Да что-жь мужчины? Пискарева. Ла. ла! знаемъ. знаемъ.

Пискарева. Да, да! знаемъ, знаемъ... А съ самимъ намедни что было—а? разсказать? Собирался онъ ъхать вотъ къ этому генералу-то!

Пискаревъ. А ты въ самомъ дълъ ужь?!

Пискарева. А! что? Дамъ теперь не будешь трогать? Вотъ какъ надо васъ учить! Ахъ да, кстати, что вы къ этому генералу-то—поъдете? (встаетъ и что-то оправляетъ на дочери).

Недобъжкина. Ахъ, ужь лучше и не говорите! И ума не приложу. Не ъхать—нельзя, обидится. Повхать, сами знаете, тамъ будутъ и бабы, и дъвки, и мужики. Ахъ, я объ этомъ не могу и вспомнить равнодушно!

Пискарева. И мы вёдь получили приглашеніе. Самъ просить. Вамъ Семенъ Семенычъ показываль? Семенъ Семенычъ, письмо съ собой?

Пискаревъ. Нътъ, душенька, я его дома оставилъ; въдь ты же взяла сама у меня его передъ отъйздомъ.

Пискарева. Ахъ, какой ты противный! и еще лжешь. Когда я его брала? Какъ это не хорошо!

Пискаревъ. Да какъ же ты говоришь, душенька, что не брала. Ты еще чулки въ это время подвязывала въ гостиной; какъ сейчасъ гляжу.

Пискарева. Ахъ, какія вы, Семенъ Семенычъ, вещи говорите! Вспомните, здъсь ваша дочь, дъвица! Замолчите ужь лучше. И тутъ даже солгали.

Недобъжкина. Что-жь, вы побдете?

Пискарева. Кто? я? да съ чего это онъ взялъ? Ни за что! Ни за что! Я такъ-таки прямо ему и скажу: генералъ! у васъ я всегда готова бывать, но чтобы състь за одинъ столъ съ хамомъ—ни за что! Я ему прямо скажу: генералъ! извините, у меня дочь взрослая дъвица и я дорожу ея честью! Ни за что! Вотъ Аполлонъ, какъ кочетъ, онъ мужчина, это ужь не мое дъло, это отецъ долженъ знать. Да я бы на мъстъ Семена Семеныча и ему не позволила. Что жь, онъ коть и служитъ, а всетаки еще мальчикъ. (Аполлону, который ез это время пъетъ рюмку водки, и, вздрагивая, ставитъ ее и ки-дается на икру). Однако, душенька, ты больше не кушай, а то у тебя опять можетъ головка забольть.

Недовъжкина. Нътъ, я не могу не ъхать... мы въ такихъ отношенияхъ съ генераломъ. Онъ, можно сказать, другъ Григория Иваныча.

Пискарева. Да они въдь друзья и съ моимъ Семеномъ Семенычемъ. Онъ ръдкую недълю у насъ не бываетъ. И теперь, если бы видъли, какое письмо онъ къ намъ написалъ! Проситъ осчастливить. Акъ, какой вы противный, Семенъ Семенычъ! Я очень хорошо помню, что говорила вамъ, чтобы вы взяли.

Пискаревъ. Да я его ужь наизусть знаю: милостивый государь, Семенъ Семенычъ. 4-го числа этого мъсяца, въ день моихъ именинъ, я намъренъ...

Писк'арева. Ахъ, ужь лучше не путайте—не знаете! Вопервыхъ, не милостивый государь, а безц'вный другъ, Семенъ Семенычъ.

Пискаревъ. Анъ неправда: милостивый государь! Пискарева. Я вамъ говорю, Семенъ Семенычъ, не спорьте, я ужь лучше знаю! (Къ сыну, который опять наливаетъ рюмку). Душенька, оставь, я тебъ говорю!

Аполлонъ. Больше, маменька, не буду—это последняя.

Пискарева. Какъ это не хорошо! Недобъжкина. Да въдь это слабая... Пискарева. Все-таки...

#### ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

## Тв же и Соколиковъ (навесели).

Соколиковъ (пожимает встм руки). Здравствуйте! Недобъжкина. Гдъ это ты пропадаль?

Соколиковъ. Ну, па это трудно отвъчать,—гдъ а былъ?... Штабъ-квартира моя была у Рыбникова, но самъ гдъ я былъ?.. А! Аполлонъ! и ты, душа моя, тутъ!

Пискаревъ. А мы только что вспоминали о тебъ вотъ съ Григоріемъ Иванычемъ.

Соколиковъ. А по какому это случаю (наливает грюмку). Аполлонъ, ну-ка!

Пискаревъ. Ахъ, пожалуйста, не надо!

Соколиковъ. Да одну-то?

Аполлонъ. Это, маменька, последняя.

Недовъжкинъ. А вспоминали мы, братецъ ты мой, о тебъ вотъ по какому случаю: какъ это ты о крымскомъ миръ разсказывалъ, какъ вы подписывали его.

Соколиковъ. Это кто же?—онъ (указывая на Пискарева) тебъ разсказывалъ? (отходит от стола ст кускомт икры и, прожевавт, говоритт). Ничего сдълать нельзя было—всъ подписали. А я-то въ этотъ день, признаться, проспалъ. Наканунъ-то, значить, выпивка была у полкового, картишки... ну и проспалъ, а то бы развъ я подписалъ? Да полковой-то командиръ—послъ мы узнали, нарочно меня подпоилъ—измънникъ! Ему было дано за это отъ Пелисье сто тысячъ... да! да! (подмигиваетт на графинъ). Аполлонъ, ну-ка! (Аполлонъ косится на мать).

Пискарева. Ахъ нътъ, ради Бога, ни за что!..

Соколиковъ. Одну-то?

Пискарева. Нотъ... нотъ...

Пискаревъ. А вспоминали мы, братецъ ты мой, вотъ по какому случаю. Слышалъ, небось, генералъ-то нашъ что затъваетъ? Хамовъ съ нами помъщать хочетъ!..

Соколиковъ. Слава Богу! Еще бы этого ужь не слыхать? Я даже и приглашение получилъ.

Пискаревъ. Побдешь?

Соколиковъ. Отчего же? А ты?

Пискаревъ. Какъ это сказать? Тоже...

Недовъжвина. Мы побдемъ, тавъ, разумбется, изълюбопытства одного.

Пискарева. Да! изъ любопытства! Это дёло совсёмъ другого рода! Изъ любопытства-то, можетъ быть, и я поёду. Это ужь совсёмъ не то будеть!

Недобъжкина. Да, разумъется, изъ одного любопытства!.. Кто же иначе-то пойдеть?

Пискарева. Да, ну, такъ бы вы и прежде говорили! А то я думала... Это совсемъ не то! (входите лакей).

Лакей. Кушать готово-съ.

Недовъжвина (встаеть). Милости прошу (юсти встають; начинается церемонія уступленія чести пройти вк дверь первому).

Пискаревъ. Значить, и вы повдете?

Недобъжкинъ. Да какъ это сказать? да ужь и самъ не знаю... какъ будто поъду...

Пискаревъ. Нельзя вашему брату и не вхать-то!..

Соколиковъ. Да!.. стояли мы въ Польшѣ (исчезатъ въ дверяхъ. Слышится колокольчикъ. Пискаревъ подходитъ къ окну).

Пискаревъ. Исправникъ!..

Недовъжвинъ. А? гдъ? (тоже смотрить въ окно и идеть къ дверямь).

#### ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

## Пискаревъ, Недобъжкинъ и исправникъ.

Недовъжкинъ. Кого не ждали!

Исправникъ (здороваясь). На минуточку.

Недовъжкинъ. Это что-жь такое? Сегодня вѣдь моя Хавронья Ивановна имянинница, ужь обѣдать садятся.

Исправникъ. Знаю-съ, и честь имъю поздравить! Только ужь мнъ, батюшка (вздыхает»), не до объда!

Недобъжкинъ. Да что такое?

Исправникъ. Такая исторія...

Недобъжвинъ. Да что такое?

Исправнивъ. Только пожалуйста, никому не разсказывайте. Ради Бога.

Недовъжкинъ. Ну...

Исправникъ. Да вотъ, Семенъ Семенычъ, вакъ вы?.. ужь я знаю, вы на язычекъ...

Пискаревъ. Ну, ей-богу же не скажу (крестится). Исправникъ. Государственная тайна. Я могу сдълаться несчастнымъ человъкомъ.

Недовъжвинъ. Да что такое?

Исправнивъ. Отъ генерала Пупырина получили приглашеніе?

Недовъжкинъ. Получилъ.

Исправникъ (къ Пиокареву). А вы?

Писваревъ. И я получилъ.

Исправникъ (тамиственно). Были мы вчера у стряпчаго на пирогъ. Крестины были. Онъ и говоритъ: господа, приходите вечеромъ; мы и пришли всъ, кто на пирогъ былъ, и съли за картишки. Сидъли, сидъли —

закуску подали. Посмотрёль я на часы, гляжу — ужь двёнадцать — полночь. Вдругь говорять: — нарочный изъ губерніи во мнё. А у Марьи Васильевнё моей еще утромъ предчувствіе было. И весь этоть день она не то, чтобы пролежала, а такъ, говорить: чувствую, душа моя, что-то такое (вздыхаеть). Ну-съ, только выхожу я въ переднюю, гляжу, съ пакетомъ стоить, взяль я его этоть пакеть въ руки, написано: секретно. Ну-съ, только распечаталь, читаю... Обступили меня это стряпчій и всё: что такое, что такое... какъ прочель я его — драло скорбй. Стряпчій за мной, ко мнё на квартиру. Ну, этому сказаль... Онъ-то меня и научиль: поёзжай, говорить, къ Григорію Иванычу Недобёжкину прежде. Что онъ скажеть? Онъ эти дёла знаеть. Потому, самое преступленіе... политическое и потомъ такая особа.

Недовъжкинъ. Политическое?

Исправникъ. Требующее внезапнаго удара!

НЕДОБЪЖКИНЪ. Бумага съ тобой? (Исправникъ вынимаетъ изъ бокового кармана бумагу и молча подаетъ ее Недобъжкину).

Исправникъ. Вотъ отсюда извольте читать. Недобъжкинъ (читает»). До свёдёнія дошло...

#### явление пятое.

Тв же н Соколиковъ (се салфеткой ее руки).

Соколиковъ. А! что такое до свъдънія дошло? А! здравствуй, душа моя!.. (иплуется съ исправником»).

Исправникъ (тащит бумагу къ себъ. Недобъжкинъ не даетъ). Григорій Иванычь!.. ради Бога... послъ...

Соколиковъ. Да что такое?.. А!

Исправникъ. Послъ.

Соволивовъ. Послъ? Ну, послъ... А! я помъщалъ?..

(вдруг вырывает бумагу, свертывает и хочет спрятать ее в карманг).

Исправникъ. Отдайте! какъ можно!

Соколиковъ. Послъ! ха, ха, ха!.. нътъ, давайте теперь читать.

Недовъжкинъ *(спокойно)*. Тюлюлюй! отдай, это нужная бумага—секретная... Ну, что ты дурачишься?

Соволивовъ. При мив будете читать? отдамъ. А то изорву.

Исправнивъ. Да въдь ты разболтаешь... Ахъ ты Господи! Этого только не доставало! Тюлюлюй Иванычъ, не для меня — для дътей — побожись, что ты не будешь болтать объ этотъ три дня.

Соколиковъ. Ну, вотъ тебъ честное слово.

Исправникъ. Честное слово! Нетъ, ты побожись!

Соколиковъ. Ну, ей-богу не стану болтать (кре-стится).

Исправникъ. А! (махаетъ рукой) разболтаетъ! (Недобъжкинъ начинаетъ читатъ письмо, которое держитъ
въ рукахъ Соколиковъ). До свъдънія дошло, что проживающій въ имъніи своемъ помъщикъ Андрей Иванычъ
Пупыринъ намъренъ въ день своихъ имянинъ учинить
праздникъ, къ участію въ которомъ пригласилъ врестьянъ
для прочтенія имъ разныхъ вредныхъ сочиненій, подрывающихъ основы важдаго благоустроеннаго государства.
И потому, необходимо немедленно отправиться вамъ въ
имъніе вышеозначеннаго Пупырина и принять надлежащія мъры.

Пискаревъ. Господи! И это генералъ! и это дворянинъ!

Недобъжвинъ. Гм!

Исправникъ. Только, ради Бога, господа.

Соколиковъ. Что-жь тутъ удивительнаго? Я давно зналъ объ этомъ. Какъ только дворянство соберется къ

нему, такъ всёхъ сейчасъ окружатъ: ребята! Ура!.. и конецъ.

Пискаревъ. Господи!

Исправникъ. Да-съ!

Недовъжкинъ. Вотъ что: дёло это серьезное. Болтать ни подъ какимъ видомъ не слёдуетъ, а взяться за него надо потоньше. Мнё что-то сдается, что это... такъ, вздоръ одинъ!..

Соколиковъ. Вздоръ, хорошъ вздоръ; такія дъла у него вздоръ!..

Исправникъ. Какой тутъ вздоръ!

Соколиковъ. А я тебъ говорю, самъ ты послъ вого вздоръ! Ну, разбери ты самъ: еслибы это былъ вздоръ— въ уъздъ не ходили бы слухи. Вздоръ!—хорошъ вздоръ!

Недобъжкинъ. Да ты отъ кого слышалъ?

Соколиковъ. Что онъ хочетъ дворянство-то уничтожить? Самъ, братецъ,—налетълъ! Ъду я, знаешь, мимо конторы-то его... контору-то знаешь?

Недовъжкинъ. Ну?..

Соколиковъ. А на крыльцѣ конторщикъ его. Не на томъ крыльцѣ, что въ дому, а на томъ, что къ плотинѣ. Ну, ты конторщика знаешь? Французъ?

Недобъжкинъ. Ну, знаю.

Сокодиковъ. Вижу я, что-то такое блестить у него я велълъ подъбхать. Что, говорю, ты дълаешь, Наполеонъ? Я въдь его Наполеономъ зову — такая бестія, шельма, и въдь деньги у него есть...

Недовъжкинъ. Ну?..

Соколиковъ. А у него въ рукахъ два пистолета чиститъ. Чъи это? говорю. Генерала. А возлѣ еще два лежатъ. А это, спрашиваю, чъи? И это его же. Ахъ ты, говорю, бестія — надуть меня хочешь!.. Не хотѣлось только изъ тарантаса вылѣзать... а то бы я ему такую выволочку задалъ!..

·Недовъжвинъ. Да они, можеть, и въ самомъ дълъ его?

Соколиковъ. Чудакъ! Это бы еще ничего. Да я отъ кого знаю-то? Въдъ съ его женой-то я... понимаешь?

Недовъжвинъ. Ну, это ты, братецъ ты мой, за-

Соколивовъ. Занесъ! самъ ты занесъ...

Исправникъ. Ну-съ... Извольте, извольте продолжать.

Соколиковъ. Вотъ только я сижу съ ней—привезъ я съ собой ликерцу—все же въдь дама! Сладенькое любитъ—сидимъ да потягиваемъ. Она мнъ во всемъ и призналась. И какъ упрашивала-то, чтобъ я не говорилъ никому?!.. Я, говоритъ, тебъ, душа моя, жалъючи сказала, чтобы ты не пріъзжалъ тогда... Ужь вы, господа, про нее-то не говорите!

Пискаревъ. Какъ это можно!..

Недобъжкинъ. Чудное что-то дъло! Да откуда же въ губерни-то объ этомъ узнали?

Исправникъ. Непостижимая вещь!

Недовъжвинъ. Что ты хочешь дёлать?

Исправникъ (уныло). Повду туда...

Соколиковъ. Вотъ что! Повзжать ты повзжай. Если ты боишься—пожалуй, и я съ тобой повду. Только ты, братъ, ужь какъ хочешь, а три тысячи целковыхъ мив подай. Безъ этого я тебя не выпущу.

Исправникъ. Что такое ты говоришь? а?

Соколиковъ. Три тысячи подай.

Исправнивъ. Какія три тысячи—за что?

Соколиковъ. А воть какія—чтобы я не разболталь, да его не предупредиль обо всемъ... такъ-то! Я, брать, тебя люблю и ты хорошій малый—а три тысячи все-таки подай, не дашь — и себя, и семью погубишь. Это ужь какъ хочешь!..

Исправникъ. Господи! да что-жь это такое? Григорій Иванычъ—что-жь это? Въ вашемъ домѣ...

Недовъжвинъ. Тюлюлюй, что это ты?

Соколиковъ. Ну, слушай, вотъ что: тысячу я, такъ и быть, тебъ спущу—а двъ сейчасъ подай!..

Исправникъ. Да за что же?

Соколиковъ. Ну, какъ хочешь. Тогда поздно будетъ, изволь — куда не шло! — еще тысячу брошу. Чортъ съ тобой. А тысячу подай.

Исправникъ. Григорій Иванычъ! что-жь это такое? У васъ въ домъ? Въдь это ни на что непохоже!

Недовъжкинъ. Да развъ это я?

Соколиковъ. Ты мив скажи: дашь мив тысячу или нътъ?

Исправникъ. Да за что же я тебъ дамъ?

Соколиковъ. Такъ ты не дашъ?

Исправнивъ. А! Тосподи, что это? двадцать-пять возьми—такъ ужь и быть съ тобой. А еще другомъ называешься?!

Соколиковъ. Это опять вздоръ ты говоришь. Ты говори, съ тобой сколько? Покажи бумажникъ.

Исправникъ. (вынимаетъ бумажникъ). Только я въдь всъхъ не отдамъ. Самъ я съ чъмъ же?

Соколиковъ. (считает и насчитывает 35 руб.). Ну вотъ тебъ 5 р., а остальные мои.

Исправнивъ. Какъ, тридцать-то? за что же это?

Соколиковъ. За что? (прячет деньи) за три дня!.. Ну, теперь мировая. Все забыто. А то въдь я, если будешь дуться... я въдь этого не люблю...

Исправникъ. Нътъ, ты мив росписку дай, что не будешь болтать,

Соколиковъ. Росписку? Это что за глупости? Говорю—не буду болтать. Ну, вотъ тебъ честное слово.

Исправникъ. Нътъ, росписку давай!

Соколиковъ. Что-жь, ты моему слову не вършнь? Исправникъ. Върю. А росписку все-таки дай. Потому что государственная тайна.

Соколиковъ. Вотъ что: объ этой глупости перестань толковать, — росписку тебѣ ни за что не дамъ, а ты лучше поъзжай къ нему скоръе въ Пупыревку, да разузнай.

Исправникъ. Григорій Иванычъ! Не выпускайте его эти три дня изъ дому.

Недовъжвинъ. Тюлюлюй, слышишь?

Соколиковъ. Что же чепуху слушать? Да! вотъ что: побдешь—вели колокольчикъ подвязать, это я, братецъ, тебъ говорю. Можетъ, еще накроешь съ поличнымъ.

Исправнивъ (вздыхаетъ). Господи! и за что слупилъ?

Недовъжвинъ. Да ты хоть на минуту зайди. Закуси чего-вибудь.

Исправникъ. Закуси!..

## ДВЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Сцена представляеть площадку передъ домомъ; направо видёнъ уголь дома съ балкономъ; прямо, на послёднемъ планё, стоять еще незажженные вензеля, щиты и пр.; на деревьяхъ висять разноцейтные фонари, тоже не зажженные. Начинаетъ смеркаться. Ближе на первомъ планё, почти во всю сцену столъ, конецъ котораго скрывается за зеленью; позади бесёдка. За столомъ сидять въ перемежку мужики, господа, бабы, барыне, дёвки.

Вносять бутнаки шампанскаго. Самшится клопанье пробокъ.

#### ЯВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Всв (Сычуговъ стоитъ съ бокаломъ. Поднятіе занависи застаетъ его уже читающимъ).

Сычуговъ. Наконецъ даже личное оскорбленіе, нанесенное всёмъ намъ въ лицё нашего почтеннейшаго

Андрея Ивановича, заподозрѣннаго въ соучастіи и единомысліи съ разными вредными севтами и обществами, не поволебало нашего намбренія, не своротило насъ, тавъ свазать, съ пути цивилизаціи и прогресса!.. Настоящее торжество не имветь ничего себв подобнаго. Оно будеть служить доказательствомъ, что и въ нашемъ далекомъ уголев вращаются тв же великія идеи и тренещутъ тъ же русскія сердца! Господа! на насъ лежитъ долгь, въ нёвоторомъ родё обязанность, пролить свёть науки въ эту темную массу. Подъ этой корой, которою покрыта она, какъ непроницаемой броней... какъ непроницаемой броней... Гм... хэ... и потому, господа, предлагаю тость за здоровье многоуважаемаго нашего, почтеннъйшаго Андрея Ивановича! (Всп встают и 1060рять: за здоровье Андрея Ивановича! Мужики перхають, стоять и кланяются. Андрей Ивановичь одной рукой обнимает предводителя, а другой старостиху).

Пупыринъ. Господа! Отъ избытка чувствъ я не могу... Господа! поворнъйше прошу садиться. Вотъ онъ (указываетъ на Гемороева), онъ знаетъ мои чувства. Паша скажетъ отъ имени моего, что я всегда, что все, что только... понимаешь? (усаживается).

Гемороевъ (встает и лично сквозь зубы цивдитз). Я совершенно случайный гость, господа, на вашемъ праздникъ, тъмъ не менъе буду просить вашего
вниманія въ слъдующимъ немногимъ словамъ. Я буду
коротовъ. Мы разстались съ правомъ, пятнавшимъ и
разумъется тяготившимъ насъ впродолженіе цълыхъ стольтій. Я говорю про кръпостное право. Рабство пало,
шаги прогресса уже слышатся. Пойдемъ же ему на
встръчу! Укажемъ этимъ новымъ людямъ, пятьдесятъ
представителей и представительницъ которыхъ сидятъ
здъсь между нами, великія задачи нашего времени, познакомимъ ихъ съ результатами, уже добытыми нами,

научимъ ихъ уважать личность человъка, уважать другъ друга и присвоенныя каждому права и преимущества. Само собою разумфется, что исполнение такой широкой программы потребуеть съ нашей стороны жертвъ, но мы не остановимся передъ ними. остановимся, лишь бы ть, для которыхъ приносятся всъ эти жертвы, оказались достойными ихъ (раздается одобреніе, крехть, кто-то сморкается). Въ заключеніе я еще укажу на одну великую заслугу нашего времени: оно открыло, если можно такъ выразиться, цёлую половину человъческаго рода-я говорю про женщинъ! До нашего времени женщина и человъкъ не были словами однозвучащими. На женщину смотръли или какъ на рабу, или какъ на источникъ однихъ грязныхъ, животныхъ инстинктовъ. Но это время прошло безвозвратно Человъчество пережило его! Приглашая поселяновъ въ участію въ нашемъ праздникъ, мы имъемъ въ виду довазать имъ ихъ равноправность съ мужьями и братьями. И этимъ мы смёло заявляемъ предъ лицомъ цёлой Россіи, что рабство женщинъ у насъ пало. Вы, милостивые государи, можете гордиться въ этомъ дёлё начинаніемъ. Женщина человѣкъ! Я предлагаю вамъ, господа, тостъ за этотъ великій принципъ (Раздаются аплодисменты. Пьют шампанское. Многіе жмут руки оратору. Подают пирожное. Зажигают фейерверкг).

Сычугова. Ахъ, повърьте, онъ васъ оцънятъ! Не теперь... но въ будущемъ... Женщины умъютъ быть благодарными (Гемороевъ, сидя, кланяется ей).

Сычуговъ. Да, мы готовы жертвовать, лишь бы насъ понимали... лишь бы цёнили всё эти жертвы.

Пупыринъ. Именно. Да, да...

Сычуговъ. Одно грустно: люди злонамъренные и въ этомъ безкорыстномъ самоотвержении увидятъ приказание, тогда какъ это все родилось въ нашихъ собственныхъ сердцахъ.

Пупыринъ. Да, замътьте это, и помните, что мы все сами. Мы сами... да!..

Пискаревъ. Премудрость!..

Сычуговъ. Что вы этимъ хотите свазать?

Пискаревъ. Я-съ?—таксъ. Все это...и солице, и звъзды... и гады морскія (окончательно мъщается и замол-каеть; хохоть).

Золотухинъ. (встает). Еще одинъ тость, этотость за процебтаніе народной, чисто русской поэзіи и
музыки. Кто изъ насъ, господа, не заслушивался этихъ
дивныхъ мотивовъ, этихъ очаровательныхъ... (Раздается голост Соколикова: "Во лугахъ, лугахъ монастырскихъ
телка, телка гуляетъ!" Поднимается шиканъе, крикъ.
Музыка насилу заглушаетъ все это. Всъ встаютъ изъза стола; въ это время загорается щитъ и вензель. На
щитъ изображенъ какой-то господинъ въ сюртукъ, въ
шляпъ, съ тросточкой, протягивающій руку мужику,
въ красной рубашкъ. На верху надписъ "Сліяніе". Всъ
подъ музыку идутъ къ щиту. Лакеи убираютъ со
стола).

#### ЯВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

Пискаревъ и Недобъжкинъ ведута пода руки шатающагося Соколикова. Возлю ниха суетится Золотухинъ.

Соколиковъ. Пустите! закричу.

Пискаревъ. Съ ума ты сошелъ.

Недовъжкинъ. И когда это успълъ онъ такъ наръзаться!

Соволивовъ. Говорять вамъ, пустите! я самъ! Пискаревъ. Иди, иди!..

Соколиковъ. А если не пойду? Ну, что ты со мной можешь сдёлать? А?

Пискаревъ. Иди, иди!..

Соволивовъ. Ну, что ты со мною можешь сдёлать? Золотухинъ. Послушайте, вы лягте, усните.

Соволивовъ. А! душа моя, и ты тутъ? Попалуй меня!

Недобъжвинъ. Иди!...

Соколиковъ. А ты что? Я тебъ всю морду...

Золотухинъ. Ахъ, какая гадость!

Соволивовъ. Гдв гадость? какая гадость?

Пискаревъ (ръшительно). А! да что съ нимъ толковать. Григорій Иванычъ, бери его за ноги... Ну!..

Соволивовъ. Караулъ—под-лецы!.. (Золотухинг зажимаетт ему ротт платкомт, а Недобъжкинт и Пискаревт уносятт. Народт толпится у щитовт).

#### ЯВЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Изъ-за деревьевъ выходить Геморовъ и подзываеть къ себъ лакея, убирающаго со стола.

Гемороевъ. Ну, что-жь? ты ей говорилъ? Лакей. Какъ же-съ, говорилъ.

Гемороевъ. Ну, что-жь она?

Лавей. (осклабляясь). Боится-съ. Матушка, говорить, какъ бы не узнала. Да вы извольте сами ей поговорить. Она васъ-то скорей, можеть, послушаеть. Оне вонь обе тамъ. И Левъ Александрычъ тамъ (указываетъ на кусты).

Гемороевъ. Въ оранжерею отнеси двъ бутылки шампанскаго, въ китайскую вомнату... да опусти шторы и вели вое-гдъ въ оранжереъ лампы зажечь съ матовыми колпаками (уходита).

## ЯВЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

(Къ беспдкъ подходит Зибовь Васильевна и два лакоя съ салфетнами).

Люв. Васил. Поскоръй же, сважи: на минуточку (лакеи быут почти вт разныя стороны). Господи! Господи! (закрывает лицо руками, садится и рыдает).

#### ЯВЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

#### Люб. Вас. и Гемороевъ.

Гемороввъ. Что угодно?

Люб. Васил. Паша, ангель мой!

Гемороевъ. Только-то? Это опять начинается та же исторія?

Люб. Васил. Паша, Паша!.. Я виновата. Прости меня... но что же дълать?

Гемороевъ. Какъ что? Не дѣлать этихъ комедій — больше ничего. Это наконецъ чортъ знаетъ что. Не могу же я просидѣть всю жизнь у твоей юбки. Ты пойми это!

Люв. Вас. Паша! ну, воть что... (задумывается и плачеть всклипывая).

Гемороевъ. Ну, что еще придумала?

Люв. Васил. Воть что: изъ Парижа зайзжай сюда, а не прямо въ Истербургъ...

Гемороввъ. Ты, кажется, окончательно съ ума сошла. Ну, пойми ты это: сегодня 4-е іюля. Послѣ завтра я уѣду—это будетъ 6-го іюля, раньше недѣли я не доберусь до Парижа. Тамъ недѣлю, оттуда недѣлю—это будетъ какъ разъ 27-го іюля, а къ 1-му августа я долженъ быть уже въ училищѣ. Когда же я успѣю заѣвжать. Люб. Васил. И это ты изъ одной недёли въ Парижъ \*дешь! Паша! жизнь моя!

Гемороевъ (отчанню). Ахъ какая скука! двадцать разъ одно и то же!...

Люб. Васил. Милый мой!...

Гемороввъ. Это, чорть знасть, что такое! Ти, кажется, окончательно не дорожишь своей репутаціей. Полонь садь народу, а ти туть съ своими нёжностями. Вспомни, матушка, вёдь ти хозяйка, — твое отсутствіе замётно. Нашла какое удобное время!

Люб. Васил. А, Богъ съ ними! Мић до нихъ нетъ дела...

Гемороевъ. Это-то и самое скверное, что тебѣ ни до чего дѣла нѣтъ! Изъ этого, кромѣ глупости, ничего не выйдетъ... Однако, довольно. И, пожалуйста, не отыскивай меня больше... не слѣди за мной. Это въ глаза всѣмъ бросается. Ступай, пожалуйста, послѣ поговоримъ! Утрись, волосы оправь... спроси себѣ воды... послѣ поговоримъ...

Люв. Васил. Когда все это вончится?

Гемороевъ. Ну, да завтра утромъ, что ли... послъ... Люв. Васил. Паша!

Гемороевъ. Опять? ну, что?

Люв. В Ас. Воть что: я завтра повду кататься утромъ... повзжай со мной.

Гемороевъ. Если не просплю.

Люв. Васил. Я пришлю тебя разбудить.

Гемо роевъ. Этого только еще недоставало?!... Нътъ, ужь пожалуйста не посылай. Я самъ велю, въ такомъ случав, разбудитъ себя. У тебя ръшительно нътъ ника-кого соображенія, никакой осторожности.

Люб. Васил. Такъ ты побдешь со мной? Гемороевъ. Да, хорошо! Иди же, пожалуйста:

Люв. Васил. Честное слово? повлянись мив!...

Гемороевъ. Вотъ навазанье то!... Уйдешь ты? Люб. Васил. Господи! Господи! (Уходять въ разныя стороны).

#### ЯВЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

(По сцень проходять два **мужика**. Одинг льтг сорокапяти, а другой еще молодой малый).

Старый (*тваетс и крестится*). Господи, мать пресвятая Богородица... Эхъ малый! себя совъстно, болтаемся мы туть—ну, какъ завтра, избави Господи, дождикъ... хлъбъ-то, почитай, весь въ полъ еще...

Молодой. Что-жь, на сходъ-то поръшили зачесть эти дни въ барскiе?

Старый. Зачтемъ. Мы развѣ просили? Еще отговаривались.

Молодой. Производитель-то по бумажив читаль.

Старый. А будеть, малый, туть оказія у нась, потому они дней этихь въ разсчеть не беруть—а намъто уступать за что же?...

Молодой. Будетъ.

Старый. Помяни мое слово!...

Молодой. А сливаться когда же?

Старый. Смотри-ка (указываетз), вёдь это они Машку съ Ганькой кулижать... А, сволочь!... Смотри-ка!... смотри!... А!... (уходятз).

## ЯВЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

(Два лакоя. Одинг ст бутылками).

Первый дакей. Въ эту что ли бесёдку велёль принести? Второй. Нивавъ въ оранжерею, въ витайскую комнату.

Первый. Туда особо... И жизнь имъ только!..

Второй. А врезалась она въ него!

Первый. Идутъ... тш...

#### ЯВЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.

Идуть по беспдки, впередь Золотухинь съ Ганой, за нимь Генороевь съ Машей. Оба обилвь их за талію.

Золотухинъ. Сядемъ здесь.

Гемороевъ. И то тутъ.

Золотухинъ. Ганя, садись (садится).

Гемороевъ. Ну, отвупоривай (лакею) пожалуйста; только безъ этихъ «хлопушекъ... можеть идти (самъ наливаетъ стаканы: одинъ ставитъ передъ Машей, другой беретъ себъ. Золотухинъ дълаетъ то же).

Гемороевъ. Послушай, Маша, какая ты хорошенькая... Тебъ Иванъ говорилъ?

Маша. Какой Иванъ?

Гемороевъ. Лакей.

Маша. Говорилъ.

Гемороевъ. Ну, что-жь?

Маша. (тихо). Нътъ, я туда не пойду... Матушка узнаетъ. (Золотухинг говорит и что-то на ухо Ганъ, та смъется и качаетъ головой).

Гемороевъ. Да почемъ она узнаетъ?

Маша. Узнаетъ... нътъ... не пойду.

Гемороевъ. Ну, пей же.

Маша. Я не стану.

Гемороввъ. Это отчего?

Маша. А какъ захивлвешь?

Гемороевъ. Что за глупость! это развѣ водка, это

дамское вино! Пей!... бери... ну, вотъ такъ... за твое здоровье... чтобы у тебя мужъ былъ хорошъ.... (чокается). Ну, пей, пей разомъ... Вотъ такъ... молодцомъ! Хорошо? Маша. Да...

Гемороевъ. Ну, вотъ, я говорилъ (наливает еще). Пей! Какая она уморительная! Чисто русскій типъ... Еслибы только не такъ толста...

Золотухинъ. Моя лучше... ха, ха, ха!

Гемороевъ. Маша, слышишь? Отомсти ему! пей еще (наливает»).

Маша. Нътъ... не стану... что-то въ голову бъетъ.

Золотухинъ. Знаешь, какъ отомстить?... подълуй меня.

Гемороевъ. Послушай, Маша, пропляши.

Маша. Упаду, голова кружится.

Золотухинъ. У нея глаза славные (потихоньку на-

Взглядъ одинъ чернобровой диварки, Полный чаръ, зажигающихъ кровь, Старика раззоритъ на подарки, Въ сердце юноши броситъ любовь!

Гемороевъ. Пей! (обнимает ее вокруг таліи) пей! Да?...

Маша. Нътъ (вскидывает голову) а! (тяжело дышетг) голова вружится!...

Золотухинъ. Моя Ганя молодецъ... Ганя! спой ей что-нибудь... повеселъй что-нибудь...

Ганя. Да что-жь ей спътъ... Маша, а Маша, давай вмъстъ. (Маша отрицательно качает головой).

Золотухинъ. Ну, одна спой.

Ганя. Да что-жь, развів эту?

Гуляй, гуляй, Маша Пока воля наша.— Замужъ отдадуть, Такой воли не дадуть. Гемороевъ. Молодецъ, Ганя, умница!...

Золотухинъ. Я тебъ говорю, она славная дъвчонка. Тогда у Рыбникова она такимъ молодцомъ была.

Гемороевъ. Ты была?.. A!—я не зналъ... A Mama была?

Ганя. Ну, нътъ... она все дома сидитъ.

Гемороевъ. А ты все кутишь? (Ганя смпется. Зо-лотухинг обнимает и иплует ее).

Золот ухинъ. (ка Гемороеву). А ты это помнишь?

Да въ подрумяненныхъ губахъ У нашихъ барынь городскихъ И звуковъ даже ивтъ такихъ!

Знаешь, у него въ стихахъ въдь есть что-то такое... отвергать его дарованіе нельзя. Онъ въдь иногда... этакъ (показывает рукой) мътко довольно схватываетъ. Одно жаль, что это какъ-то грубо... возьми, напримъръ, вотъ Фета.

Гемороевъ. Однако, пойдемъ.

Золотухинъ. Куда?

Гемороєвъ. Въ оранжерею. Я тамъ велѣлъ все приготовить, знаешь, въ китайской комнать?...

Золотухинъ. Серьезно?-Браво! идемъ...

Маша. Куда? я не пойду.

Гемороевъ. Что за вздоръ? Какія глупостя! Что мы, съёдимъ, что ли, тебя? (обнимает ее и ведет»).

Золотухинъ. А вина-то возьми же.

Гемороевъ. Брось, чортъ съ нимъ. Кто нибудь выпьетъ. Тамъ еще естъ... я уже велълъ.

#### явленіе девятое.

Тв же и Соколиковь (выходить на встрычу).

Соколиковъ. А я соснулъ, и теперь опять готовъ. Золотухинъ. Счастливая натура!

Соколиковъ. Я всегда такъ: 5—10 минутъ заснулъ, и опять готовъ. Что-жь не попотчуете меня? Я вамъ, кажется, помёшалъ? Вы того?

Золотухинъ. Сдёлайте одолженіе, сколько угодно, Вотъ эта бутылка почти цёлая, только откупорили. (Соколиковт наливаетт вт стакант и пьетт).

Соволиковъ. За успъхъ вашей экспедиціи, господа! Ха, ха, ха!

Золотухинъ. Какой экспедиціи?

Соколиковъ. Какой? ха, ха, ха! Разсказывай! дурака какого нашелъ! ха, ха, ха!..

Золотухинъ. Посмотрите-ка, какая тамъ иллюминація. Щитъ, вонъ, вензель.

Соколиковъ. Чортъ съ ними! Глупо онъ все это сдълалъ... у Рыбникова, помните, развъ такъ было?

Золотухинъ. Да въдь у него и не то было. Въдь тутъ это народное торжество.

Соколиковъ. Вотъ ченуха какая! То же самое. Тутъ даже и дъвки нъкоторыя тъ же самыя. Да вотъ никакъ эта была. Рожа что-то знакомая (указываетъ на Ганю).

Ганя. Была-съ.

Соколиковъ. Я помню. Рожа знакомая.

Гемороевъ. Что у васъ за выраженія!

Соколиковъ. А что?

Гемороевъ. Какъ что? развѣ можно такъ выражаться?

Соводивовъ (наливает себъ стакан, выпивает его и, опять наливая, обращается къ Золотухину). Нётъ, главное, эти господа въ тавихъ вещахъ толку ни бельмеса не смыслять и не хотять посовътоваться. Стояли мы въ Малороссіи. Такъ развъ мы эти вещи дълали? А это что? въ этому дню, по настоящему, надобно бы изъ Москвы цыгановъ выписать. Это такъ... А то что? Ну, вотъ двъ красавицы, а что въ нихъ толку... (къ Гемороеву) Послушайте, однаво, ваша-то захмълъла, вы скоръй идите!

Гемороевъ (съ досадой). Да мы никуда не идемъ.

Соволивовъ (продолжает»). Ну, что въ нихъ толву? Что онъ толсты-то, да румяны-то?—Въдь и тольво. Да чортъ бы ихъ побралъ: ръпа! (берет» за подбородокъ Машу) а цыганка, цыганочва, ххе! Гм! (прищелкивает» пальцем»).

Гемороевъ. (сухимъ, задыхающимся юлосомъ). Послушайте, какъ васъ? Это ужь ни на что не похоже. Вы никакъ, въ самомъ дълъ, воображаете, что вы у Рыбникова? Извольте извиниться сейчасъ передъ ней, слышите?

Соволивовъ. Что такое?

Гемороевъ. Да развѣ не слыхали?

Соколиковъ. Слышалъ.

Гемороввъ. Еще разъ повторяю: извольте извиниться!

Соколиковъ. Ты въ своемъ умѣ? Передъ твоей дъвкой и стану извиниться!..

Золотухинъ. (испугаещись). Господа, перестаньте, ну что это такое?

Гемороевъ. Ахъ, оставъ! Какъ это можно позволять! Какой-нибудь моншеръ... его вонъ надо (оглядывается, вдали проходять два лакея).

Соколиковъ. Это что же такое?

Гемороевъ (лаксяма). Выведите его! Соволивовъ. Кого, меня? Ахъ ты, щеновъ этакій! Гемороевъ. Тащите его! вонъ! (Лакси хватаюта и тащита).

Соколиковъ. Караулъ! грабятъ! А! А!

### ЯВЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

(Отовсюду сбъгается народз).

Сычуговъ. Что это такое?

Гемогоевъ. Я велёлъ вывести его. Пьянъ, мы гуляли, онъ отвуда-то вывернулся и началъ говорить разныя сальности, дерзости...

Соколиковъ. Врешь, подлецъ. Самъ началъ. Все дъло плевка не стоитъ, вздоръ! пшикъ!

Сычуговъ. Послушайте, милостивый государь, что это за выражение. Развъ въ порядочномъ обществъ...

Соводивовъ. Пшикъ?.. что такое пшикъ?—Пшикъ и больше ничего!

Сычуговъ. А я вамъ говорю, чтобы вы этого слова не употребляли, если хотите быть съ нами.

Соколиковъ. Да что-жь туть такого?.. шшивъ?

Пупыринъ. (подходита). Что это такое?

Сычуговъ. Пьянъ и говорить разныя сальности, сейчасъ даже при насъ позволиль себъ такое выраженіе...

Соволивовъ. Что же я позволилъ, —пшивъ!...

Недовъжвинъ. Опять нализался! Иди... тебъ говорю.

Соволивовъ. А тебъ вакое дъло?

Писваревъ. Ну, ну... иди, иди, иди... пошелъ, выс-

Сычуговъ. Г. Соколивонь, а вамъ предлагаю удалињен отсюда.

Соможивовъ. Что такое? куда удалиться?!..

Сычуговъ и Пупыринъ. (смпств). Выведите его! Соколиковъ. И вышли дураки, пшикъ!... пшикъ!...

Пупыринъ. Отведите же его! (Недобъжкинг и Пискаревт тащутт Соколикова; онт барахтается и кричитт).

Гемороевъ. Это чорть знасть что!...

Соколиковъ. (вырываясь). А мив, главное, воть кого! Щенокъ этакій, и туда же! ты знаешь, кто я?.. а?.. всю морду!...



Sugar paramone and the entering of the sugar production of the sugar parameters of the sugar parameter

## оглавленіе.

| on                                                   | ľP |
|------------------------------------------------------|----|
| Первыя впечатывнія.— Козловъ                         | į  |
| Степная деревня, ся жизнь, печали и радости          | 38 |
| Тамбовскіе Семирамидины сады                         | 9  |
| На службъ                                            | 08 |
| Нантскія пулярки                                     | 52 |
| Красные-Талы. (Отрывокъ)                             | 8  |
| Рафаэль—Иванъ Степанычъ. (Изъ семейныхъ лътописей) 2 | 00 |
| Сліяніе. (Комедія)                                   | 00 |

|   |  | · |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| _ |  |   |
|   |  |   |



• **~**.



# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

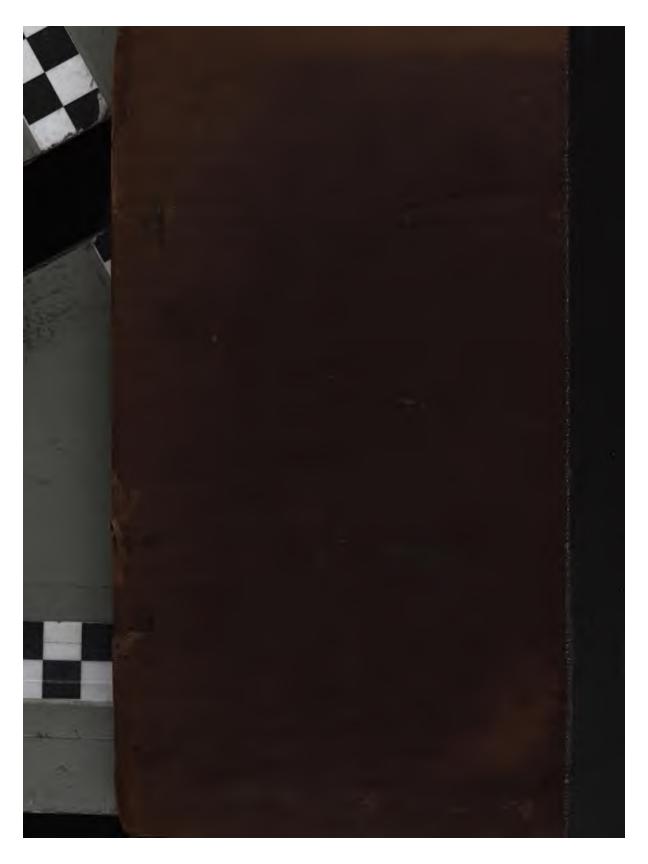